

Библіотека Н. Н. МИХАЙЛОВСКАГО шкафъ // полка // № //





# КАРТИНЫ ДРЕВИЕ-РИМСКОЙ ЖИЗИИ

### ОЧЕРКИ ОБЩЕСТВЕННАГО НАСТРОЕНІЯ

временъ цезарей.

Согинение Тастона Буасье,

автора соч. «Паденіе язычества», «Цицеронъ и его друзья», «Римская религія при Антонинахъ» и др.

Переводъ съ французскаго Е. В. Дегена.

Съ приложеніемъ статьи того-же автора «Газета въ Римь» пер. Н. П. Новоборской.

Изданіе О. Н. ПОПОВОЙ.

ВИБЛІОТЕКА О-ва для достав, сред

В. Ж. КУРСАМЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія инженера И. Г. Гершуна. Офицерская, 8. 1896.

110

010

# MIGHA HOAMME-MIRELY LAMPYAN

## очерки общественного настроенія

BPKMEHT. HESAPME

Cornerie Tarmona Byacos

ватора сел. «Паделіс наытестра», «Пинеронь в его аруана». «Гимили ромийя при Антонияму» в др.

Переколь то францизскаго В. В. Дегона.

ed Asielik

Engage o. a. northered.

(.-ИКТЕРБУРГЪ. Гуно-Латорафи инистопа И. Г. Газизта (крипорския 8 1896.

## Предисловіе автора.

Эта книга представляеть изъ себя рядь очерковъ, связанныхъ общей идеей и посвященныхъ
характеристикъ настроенія различныхъ слоевъ
римскаго общества въ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ
періодовъ его исторіи,—именно въ І въкъ нашей
эры. Въ этихъ очеркахъ авторъ старался намътить
главныя, основныя черты оппозиціонныхъ теченій,
существовавшихъ за восемнадцать въковъ до насъ.
Онъ стремился показать, до какой степени оппозиція того времени не выдерживала критики, почему и были возможны всѣ ужасы Тиберіевъ и
Нероновъ.

Никогда не существовало правительства, которое удовлетворяло бы всёхъ. Всякое правительство заранёе можетъ быть увёрено, что породитъ и недовольныхъ, но не всякое умёетъ съ этимъ примириться. Есть правительства, которыя раздражаются оппозиціей и прибъгаютъ къ репрессивнымъ мърамъ, чтобы избавиться отъ нея. Другія, болёе практичныя, не препятствуютъ ея возникновенію, уживаются съ нею. Верхъ совершенства достигли Англичане,—они живутъ ею: у нихъ оппозицію не

только терпять, но изъ нея извлекають выгоду; ее не только не ставять внѣ закона,—ее ввели въ самую систему правительства, какъ необходимое колесо, и такимъ образомъ заинтересовали и ее въ благосостояніи машины.

Римская имперія, къ несчастію для себя, была такимъ режимомъ, который не терпитъ противорѣчій. Она по самой природѣ своей была предрасположена къ этому. Въ римской имперіи временъ цезарей, какъизвѣстно, республиканскіяформы, прикрывали вполнъ абсолютную власть. Это то обстоятельство и дѣлало весь режимъ особенно двойственнымъ и неопредвленнымъ, это то и должно было сдѣлать его весьма подозрительнымъ. Предо+ сторожности, которыя онъ принималь противъ мятежей, заставляли его бояться этихъ самыхъ мятежей. Великія республиканскія названія, сохраненныя ради предосторожности, -- эти консулы, этотъ сенатъ, которымъ была еще предоставлена тѣнь власти, чтобы внушать мысль, будто ничего не измѣнилось, безпрестанно воскрешало передъ ея взорами опасное прошлое. Имперія боялась, какъ бы и этотъ призракъ свободы не былъ принятъ за чистую монету; ее приводиль въ ужасъ каждый голосъ, который раздавался противъ нея. Поэтому то она и прилагала нев вроятныя усилія, чтобы принудить всёхъ къ молчанію. Она не только мѣшала говорить сенату, она вводила своихъ агентовъ даже въ дома частныхъ лицъ. Она проникала въ частныя собранія, прячась за дверьми

или въ толщъ стънъ, и не знала жалости, если ей удавалось уловить мало-мальски свободное слово, подъ кровомъ ли семейной тайны, или въ изліяніяхъ дружбы. Наказавши твхъ, которые уже высказали свои жалобы, она поражала и твхъ, кто могь ихъ высказывать: она предполагала, что люди доблестные или богатые, знатныя лица, прославившіеся военачальники, если они не были еще скрытыми врагами, не замедлять сделаться таковыми, и, чтобъ помѣшать имъ въ этомъ, она отдѣлывалась отъ нихъ насколько возможно скоро. Но и эти предосторожности были напрасны. Претендовать на подавление всякой оппозиции было безполезно и не цѣлесообразно. При каждой новой репрессіи, только возрастало число недовольныхъ. Эта ненависть, обостренная стыдомъ и страхомъ, долго скрываемая и дѣлавшаяся еще ожесточеннѣе отъ такого лицемфрія, въ концф концовъ прорывалась, иногда въ формъ открытаго возмущенія, но чаще всего темною местью. Изъ девяти цезарей отъ 43 г. до Р. Х. и до 81 г. по Р. Х. восемь погибли насильственной смертью; нельзя сказать съ увфренностью, своей ли смертью умеръ и девятый.

Такимъ образомъ, несмотря на самыя неблагопріятныя обстоятельства, во времена имперіи все-же существовала оппозиція,—оппозиція осторожная, принужденная говорить тихо, если и нельзя было заставить ее молчать,—оппозиція, которая пряталась, лишь только моментъ не благопріятствовалъ ей. На томъ разстояніи, какое отдѣляетъ насъ отъ той эпохи, мы часто не можемъ ее даже прослѣдить; мы не только не знаемъ, чѣмъ она была, мы не можемъ даже сразу указать, гдѣ ее нужно искать. Прежде чѣмъ судить о ней, нужно попытаться ее отыскать. Примемся же смѣло за поиски; если нужно, обойдемъ всю имперію, отъ крайнихъ предѣловъ ея до центра, отъ границъ до столицы. Какія бы мѣры ни предпринимала эта оппозиція, чтобы укрыться отъ нашихъ взоровъ, въ концѣ концовъ мы всеже имѣемъ возможность уловить ее и характеризовать ее.

лезно и не ифлесооб<u>разно. Пъ</u>н клястой новой рего рессіи, тояко гозрастало часло педонольнихсь, Эта

### ТЛАВА ПЕРВАЯ

### Кто и гдѣ былъ недоволенъ?

I.

Римская армія.—Быть солдать во времена имперіи.—Лагерная жизиь.—Характерь соинскаго повиновенія.—Услуги, оказанняя имперіи войскомъ.—Солдаты были досольны своей судьбой и преданы императору.

Войска были расположены на аванпостахъ имперіи, въ отдаленныхъ и небезопасныхъ провинціяхъ. Какіе имѣются шансы встрѣтить среди нихъ педовольныхъ? Чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ, намъ необходимо познакомиться съ тѣмъ положеніемъ, какое имперія создавала для солдатъ; мы увидимъ, такимъ образомъ, были ли эти послѣдніе довольны своей судьбой и были-ли расположены къ своимъ повелителямъ.

Дольше всего старыя традиціи сохранило войско въ Римъ. Конечно, нельзя сказать, что во времена имперіи оно представляло совершенно тоже, чѣмъ оно было во времена республики. Августъ сдѣлалъ его постояннымъ; эта реформа кореннымъ образомъ измѣинла солдатскій духъ. Съ этого времени войско состоитъ уже изъ солдатъ профессіональныхъ, а не изъ гражданъ. Но старинные обычан все-же удержались въ войскъ, насколько только позволяли новыя времена. Переходъ отъ одного режима къ другому произошелъ въ немъ безъ потрисеній: ветераны Цезаря стали первыми солдатами Октавія; они могли научить своихъ молодыхъ замѣстителей дисциплинъ старой армін, а впослѣдствіи были приняты большія предосторожности, чтобы этотъ запасъ опытности не пропалъ. Легіоны не были разсѣяны по главнымъ городамъ имперіи, какъ наши полки. Ихъ не употребляли наподдержаніе внутренняго спокойстія, которое не нуждалось въ за-

щитъ. Іосифъ говоритъ, что ни одинъ изъ пятисотъ городовъ Азін не имълъ гариизона, и что Галлія, страна болье обширная, чьмъ Франція, повиновалась всего 1200 солдатамъ. 1) Это позволяло императорамъ уменьшать число войскъ. При Августъ легіонеровъ, составлявшихъ регулярныя войска, насчтитывалась не болбе 250,000, и почти столько же въ вспомогательномъ войскъ. 500,000 человъкъ не слишкомъ большая цифра, если принять въ разсчеть, какое огромное протяжение границъ имъ приходилось защищать. Но и этого было много для рессурсовъ римскаго бюджета, который не имълъ въ виду такого увеличенія издержекъ. Въ Римѣ, какъ вездѣ, постоянныя войска были тяжелымъ бременемъ, часто подавлявшимъ государство. Чтобъ обезпечить содержание войскъ, приходилось создавать спеціальные источники, пришлось учредить особую военную казну (aerarium militare), которую пополнять было трудно. Отсюда то и проистекали финансовыя затрудненія, которыя не разъ омрачали славное правленіе Августа<sup>2</sup>).

Итакъ, легіоны были распредѣлены вдоль границъ имперін и жили всегда въ лагеряхъ. Обыкновенно они перемъщались не часто. Разъ гдъ нибудь расположившись, они тамъ и оставались по долгу; если значительная война призывала ихъ въ другое мъсто, то по окончании ея, они опять возвращались на свой участокъ. Поэтому лагери, гдф они пом'вщались, получили названіе постоянныхъ (castra stativa) въ отличіе отъ оконовъ, которые въ походѣ воздвигались солдатами каждый вечеръ, а утромъ покидались. Вокругъ этихъ постоянныхъ лагерей издавна стали селиться маркитанты, поставщики, ремесленники. Сначала они строили скромныя жилища, хижины, которыя назывались canavae legionis (бараки легіона). Когда число эгихъ бараковъ становилось болъе или менъе значительнымъ, тотчасъ же учреждалось ивчто вродв муниципальной администраціи; какой пибудь отставной унтеръ-офицеръ становился во главъ матстратуры, а ветераны или разбогатъвшие торговцы образовывали совътъ десятниковъ. Новая муниципія росла и росла и въ конці концовъ періздко превращалась въ настоящій большой городъ. Таково было происхожденіе

<sup>1)</sup> De bello judaico. II, 16. (Рус. пер.). 2) О легіонахъ Августа, см. Mommsen, Res gestae divi Aug., стр. 44 и 49.

весьма многихъ, даже самыхъ значительныхъ городовъ въ пограмичныхъ провинціяхъ имперіи, напр. Apulum (Карлебургъ) въ Дакіи, Paetovio (Петтау) въ Панноніи, Troësmis (Иглица) въ Мезіи 1).

Счастливый случай сохраниль намь остатки одного такого castra stativa, служившаго мъстожительствомъ легіонамъ. Остатки эти были открыты не въ нашей старой Европъ, —въ ней слишкомъ часты всякаго рода перемѣны; въ ней, по выраженію поэта, даже развалины погибаютъ очень скоро, а въ Африкъ. Страна эта конечно варварская, по люди здёсь по крайней мёрё не помогають времени уничтожать остатки прошлаго. Городъ Lambaesis до Діоклетіана служилъ містожительствомъ римскому легіону, III-а Augusta, который имълъ назначеніе защищать Нумидію отъ вторженія мавровъ. Найденные остатки позволяють видьть, каково было расположение этого города втечение многихъ въковъ, и Л. Ренье могъ легко изслъдовать ихъ и описать 2). Лагерь отдёлень отъ города гласисомъ, пространствомъ въ километръ, и образуеть прямоугольникъ въ 500 м. длины и 450 ширины, окруженный валомъ въ 4 м. вышины. Въ этомъ четыреугольникъ на извъстномъ разстоянін другь отъ друга находятся четверо воротъ и нъсколько башенъ. Около центра найдена куча развалинъ, указывающа я то мъсто, гдъ находился praetorium, т. е. жилище преторіанскаго легата, командовавшаго легіономъ. В фронтио это жилище было украшено болбе или менбе роскошно, такъ какъ среди рушнъ были найдены обломки скульптуры, вънки, орлы, значки побъдъ (victoriae). Отъ четырехъ воротъ идутъ дороги изъ широкихъ илитъ, кое-гдѣ надъ этими дорогами возвыщаются тріумфальныя арки. На разстояніи двухъ километровъ отъ этого лагеря находятся остатки другого, мен'ве обширнаго и роокошнаго. Нъкоторые ученые думають, что въ этомъ последнемъ лагере стояли вспомогательныя войска; такъ какъ они должны были дополнять легіонь, то естественно, пом'ящались гд' ни-

2) См. также Étude sur le camp et la ville de Lambése, Вильманса, переведенный на франц. языкъ Тедена и напечатанный въ Bulletin des antiquités africaines.

<sup>1)</sup> Г. Леонъ Ренье (Renier) указываеть, что нѣкогорые изъ этихъ городовъ, происшедшихъ изъ castra stativa. никогда не имѣли другого имени, кромѣ имени самаго легіона, вокругъ котораго они образовались. Таковы города Леонъ въ Испаніи и Каерлеонъ въ Великобританіи, въ имени которыхъ заключается слово legio. (См. докладъ Ренье, о надинсяхъ города Троэсмисъ, въ отчетахъ Академіи надинеей, 4 и 18 Августа 1865).

будь по близости 1). Многочисленныя падшиси встръчающіяся вокругь Ламбезы и въ другихъ мъстахъ, позволяютъ намъ составить и вкоторое представление о бытъ римскихъ лагерей. Лагерная жизнь вся проходила въ занятіяхъ. Время, остававшееся отъ военныхъ упражненій, употреблялось на другія работы; солдаты строили дороги, исправляли водопроводы, рыли каналы, строили мосты, или даже воздвигали храмы и различнаго рода памятники. Хорошіе начальники считали за правило держать солдать всегда въ работв. Тацить указываеть, что войска бунтовались лишь тогда, когда имъ нечего было дёлать. Въ тоже время соддатамъ было позволено разнообразить ихъ суровый образъ жизни и которыми удовольствіями, такъ какъ изв стный отдыхъ быль имъ необходимъ. Съ тёхъ поръ какъ войска стали постоянными, военная жизнь сдблалась карьерой, а не случайностью. Солдаты должны были служить въ легіонахъ двадцать пять лётъ, иногда, же оставались въ нихъ и гораздо дольше. Нѣкоторые императорынапр., Тиберій, не рѣшались распускать ихъ, формировали изъ нихъ отряды ветерановъ и такимъ образомъ удерживали ихъ на службъ еще нѣсколько лѣтъ послѣ окончанія ея срока. Такимъ образомъ, вся жизнь солдата протекала подъ знаменемъ; человъкъ вступалъ въ лагерь во цвётё молодости, восемнадцати, двадцати лёть, а уходиль изъ него, когда уже наступала старость. Не удивительно, что у солдата являлось желаніе устронть себ' изв'єстныя развлеченія и комфортъ. Офицеры и унтеръ-офицеры устранвали особыя общества, которыя им'яди свою особую кассу и сооружали себ'я въ самомъ дагр'я особое пом'вщение для сходокъ 2). Что касается солдать, то они находили всевозможныя развлеченія въ поселкахъ, canabae, котерые безъ сомнѣнія посѣщались весьма охотно. Провинціаламъ, набраннымъ въ вспомогательныя войска, позволено было приводить съ собою женъ или жениться во время службы. Первоначально легіонеры не пользовались этой привилегіей, но населеніе лагерныхъ поселковъ

2) Примѣры подобныхъ обществъ находятся въ надписяхъ гор. Ламбезы, собранныхъ Л. Ренье. См. также Corp. insc. lat., VIII, 2554, 2557.

<sup>1)</sup> Вильмансь, напротивь, думаеть, что это болье древній лагерь, въ которомь быль расположень легіонь до постройки новаго.

представляло удивительную смёсь; тамъ жило не мало женщинъ, съ которыми солдаты вступали въ прочныя связи. Впоследствии когда солдать получаль отставку, такая связь узаконялась бракомъ. Во времена республики строгіе начальники смотрѣли на эти связи съ неудовольствіемъ. Такъ Эмилій Сципіонъ въ бытность свою въ Испаніи прогналь всёхъ женщинъ, которыя жили близъ его легіоновъ; историки говорять, что этихъ женщинъ было больше двухъ тысячъ. Во времена императоровъ на это смотръли списходительнъе. Во первыхъ, солдатамъ разрѣшено было жениться; затѣмъ императоръ Септимій Северъ позволилъ имъ жить со своими женами или съ наложницами. Съ этого момента лагерь сталь, по мивнію Вильманса, лишь оффиціальнымъ мъстомъ, куда солдаты приходили на службу, тогда какъ прочее время они проводили въ своей семьъ, которая жила въ сосъднемъ городъ 1). Почти всъ солдаты даннаго легіона были земляками, такъ какъ легіонъ нибирался обыкновенно въ той странъ, гдъ онъ былъ поселень. Въ лагеръ Lambaesis, найденъ памятникъ, который, какъ гласять надписи, быль воздвигнуть императору пятьюдесятью унтеръофицерами; изъ этихъ 50 человъкъ только трое по рождению не принадлежать Африкъ. "Римскій міръ, говорить Л. Ренье, дъйствительно долженъ быль обладать большой силой сцёпленія, чтобы при такнхъ обстоятельствахъ могло пройти столько времени безъ рѣзкаго разрыва между провинціями и метрополіей". Дело въ томъ, что разъ вступивъ въ легіонъ, римлянинъ и нумидіецъ скоро забывали, откуда они родомъ, и помнили только то, что опи солдаты. Лагерь становился ихъ отечествомъ, они проводили въ немъ большую часть своего существованія и въ концъ концовъ все, къ чему они были привязаны, сосредоточивалось въ немъ. Почти всё солдаты тамъ женились. Некоторые, поступая на службу, брали въ жены дочерей своихъ товарищей, покидавшихъ службу. Ихъ дъти, воспитанныя среди оружія, обыкновенно становились солдатами, какъ и ихъ отцы. Въроятно существовали

<sup>1) «</sup>После декрета Севера, положение легіонеровь, прибавляеть Вильмансъ, стало совершенно такимъ, каково ныне положение туземной мелиціи во французскомъ Алжире на границе съ Тунисомъ. Такъ наз. снаги живуть где нибудь недалеко отъ укрепленнато лагеря въ своихъ палаткахъ, или скоре въ хижинахъ, образующихъ дуары или деревни; они живуть тамъ съ женами, дётьми, скотомъ, а въ форте появляются только на время ученья».

семьи, служившія государю изъ нокольнія въ покольніе. Люди эти были соединены узами товарищества и родства, жили всь вмъсть, внъ всякихъ другихъ связей. Весьма понятио, что среди нихъ старымъ традиціямъ удержаться было не трудно. Такимъ образомъ, въ имперіи, составленной изъ столь разнородныхъ элементовъ и гдъ боролось столько различныхъ вліяній, военный духъ измѣнялся менѣе, чъмъ все остальное.

Чтобы объяснить духъ повиновенія, сохранившійся въ лагеряхъ, необходимо обратиться къ воспоминаніямъ прошлаго, которыя здісь шикогда окончательно не исчезали. "Первое, что соединяетъ войскаэто религія", говоритъ Сенека 1). Особенно въ первобытныя времена, когда приходилось сражаться только за свою семью и за своихъ боговъ, война была дёломъ священнымъ, къ ней приступали съ благоговъніемъ. Коллегія феціаловъ, священныхъ герольдовъ, которые должны были начинать и кончать войну, являлась учрежденіемъ жреческимъ. Консуль быль въ одно и тоже время и священникъ, и военачальникъ; передъ его налаткой находился жертвенникъ, гдъ онъ каждое утро молился за свои войска. Знамена считались божествами, propria legiонит питіпа 2) и имъ воскурялся виміамъ. Начальникъ, совершавшій ауспицін за все войско, считался какъ бы представителемъ боговъ; его приказаніямъ повиновались, какъ проявленіямъ Божественной воли. Эти традиціи религіознаго почитанія до самаго посл'єдняго времени сохранились въ тёхъ чувствахъ, которыя войска питали къ императору, своему верховному пачальнику. Преданность къ нему войска есть своего рода благочестіе. Когда императора живого, или мертваго, причисляли къ безсмертнымъ, или когда его статуи называли священными изображеніями, а его семейство—домомъ божества, —все это принималось въ войскахъ вполит искренно, —искрените, чтмъ многое другое.

Въ римскихъ войскахъ не обходилось безъ мятежей, но въ общемъ эти бунты были направлены не противъ государя <sup>3</sup>): бунтовали, напр.,

<sup>1)</sup> Epist., 95, 35: primum militiae vinculum est religio.

<sup>2)</sup> T. Ann., II. 17. Corp. insc. lat., III, 6224: Dis militaribus, Genio, Virtuti, Aquilae sanctae, signisque legionis 1.

<sup>3)</sup> Само собою разумъется, что здѣсь говорится только о цезаряхъ, т. е. о первомъ вѣкъ имперіи. Поздиѣе, особенно начиная съ Северовъ, войска ставили и пизвергали императоровъ.

чтобы добиться и вкотораго смягченія суровой службы, или чтобы отдівлаться отъ нелюбимаго центуріона. Центуріоновъ обыкновенно ненавидьти и часто давали имъ жестокія прозвища 1).

При повышеніяхъ центуріонамъ иногда приходилось волей-неволей переходить изъ одного легіона въ другой; приэтомъ часто случалось, что они являлись совсемъ чужими для тёхъ солдать, которыми командовали. Дурные обычан, установившіеся въ лагеряхъ, способствовали тому, чтобы сделать центуріоновъ ненавистными въ глазахъ солдать. Тъмъ солдатамъ, которые утомились или успъли разбогатъть, позволялось покунать у своихъ начальниковъ освобождение отъ служебныхъ нарядовъ. Сквозь пальцы смотрёли, какъ они платили и за то, чтобы избавиться отъ наказанія. Послабленія эти порождали множество злоунотребленій. Не трудно попять, что жадные центуріоны имъли поползиовение увеличивать безъ конца и наказания, и служебные наряды, чтобы получать все больше и больше дохода. Когда зло превышало наконецъ мъру, солдаты не выносили этого и возмущались. Объ одномъ такомъ возмущении разсказываетъ Тацитъ. Это возмущение произошло въ Рейнскомъ и Паннонскомъ войскъ при восшествін на престоль Тиберія; подробности, приводимыя Тацитомъ, весьма поразительны. Мы съ удивленіемъ видимъ, напримъръ, что съ бунтовщиками ведутся переговоры, что имъ позволяютъ излагать ихъ претензін, позволяють посылать своихъ депутатовъ къ императору. Эти ноблажки повидимому совершенно противоръчать тому, что извъстно о римской дисциплинъ; но не слъдуетъ забывать, что эта дисциплина, несомитино весьма суровая, все же не имтла того формальнаго и прямолинейнаго характера, какъ въ современныхъ нашихъ арміяхъ. Повиновеніе въ римскомъ войскі достигалось не принужденіемъ, а какъ-бы добровольно принималось солдатами, такъ какъ они вполив понимали его необходимость. Иногда они же первые подавляли возникавшіе между нінні бунты и въ этихъ случаяхъ бывали безжалостны. Наприм'яръ, посл'я одного изъ такихъ возмущеній, въ которомъ принимали участіе всъ, они пришли просить, какъ милости, чтобъ изъ нихъ казиили десятаго. Всегда лицомъ къ лицу съ опасностью,

<sup>1)</sup> Тац., Ann., I. 23 и 32.

избъгать которую они могли лишь посредствомъ подчиненія, солдаты согласились отказаться отъ извъстной доли своей независимости, но все-же не отдавали ея цъликомъ. При всей строгости, имъ иногла все-таки предоставлялось право собпраться для обсужденія своихъ дълъ. Особенно солдаты требовали, чтобы къ нимъ относились съ извъстнымъ вниманіемъ. Когда однажды, въ лучшія времена республики, какой-то военачальникъ, обращаясь къ солдатамъ, употребилъ выраженіе, подходившее только къ рабамъ, то эти солдаты нарочно дали одержать надъ собой победу, чтобы только военачальникъ ихъ не заслужиль тріумфъ 1). Во времена имперін, однажды Клавдій передаль солдатамъ свои повелбиія черезъ одного изъ самыхъ могущественныхъ вольноотнущенниковъ; солдаты сочли себя опозоренными этимъ и освистали любимца своего повелителя, предъ которымъ надалъ инцъ даже сепатъ <sup>2</sup>). Они безъ ропота исполияли приказапія своихъ начальниковъ, но имъ было пріятно знать и ихъ нам'вренія. Предводители, когда было возможно, охотно бестдовали съ солдатами о томъ, что намъревались сдълать. Это довъріе и вниманіе, которое имъ оказывали, отчасти объясняются традиціями республиканской эпохи. Въ старыя времена, солдать, и въ своей военной палаткъ, оставался гражданиномъ; жизнь гражданская и военная не были такъ строго раздёлены, какъ поздиве; лагерь и форумъ часто какъ бы сливались между собою, и консуль обращался къ легіонамъ также, какъ онъ говорилъ бы и съ народомъ съ высоты ростральной трибуны. Во времена имперіи въ лагеръ еще находилась трибуна, и императоры держали ръчь къ своимъ солдатамъ, считая это одною изъ главныхъ своихъ прерогативъ. На барельефахъ Траяновой колонны государь въ ивсколькихъ мвстахъ представленъ произносящимъ ръчь передъ своими войсками, которыя повидимому слушають его съ энтузіазмомъ. Въ одномъ изъ лагерей при Ламбенъ найденъ отрывокъ большой надписи, заключающей рѣчь Адріана къ своимъ солдатамъ; Адріанъ хвалить ихъ за быстроту и точность, съ которой они исполняли свои упражненія: "Работу, говоритъ онъ имъ, на которую другіе потратили бы нъсколько дией, вы окончили въ одинъ день. Получивъ приказаніе воздвигнуть прочичю

<sup>2</sup>) Діонъ, LX, 19.

<sup>1)</sup> Тить Ливій, IV, 49.

стѣну, какъ въ постоянномъ лагерѣ, вы на постройку ея употребили столько времени, словно сдёлали ее изъ квадратныхъ кусковъ дерна, которые легко, удобно переносятся, и, будучи всв одинаковой формы, могуть быть удобно прилажены одинь къ другому, тогда какъ камни, съ которыми вамъ приходилось имъть дъло, были тяжелы, огромны, неодинаковы и неудобно укладывались. Вы выкопали ровъ въ твердой, неподатливой почвѣ, своими трудами вы выровняли и сгладили землю. Затьмъ, когда ваши начальники одобрили вашу работу, вы со всею поспъшностью возвратились въ лагерь, быстро повли и, бросившись къ оружію, съ громкими криками погнались за всадинками, которымъ приказано было выбхать, поймали ихъ и привели съ собой. Я выражаю одобреніе своему легату, вашему предводителю, за то, что онъ обучиль вась подобнымь маневрамь, изображающимь сраженіе, и такъ изощриль вась, что вы сдёлались достойными монхь похваль" 1). Этотъ ораторскій приказъ по войскамъ, изъ котораго здёсь приведена лишь часть, весьма любопытень; онь даеть намъ понятіе, какъ заботливо и виимательно обращались съ солдатами и какое пристрастіе къ краснорфчію существовало въ римской армін.

Военная служба была школой послушанія, но не школой раболёнства; поэтому-то она и дала имперін лучшихъ слугъ. Мы говоримъ не только о великихъ военачальникахъ, которые удерживали Германцевъ и Пароянъ и поддерживали честь римскаго оружія при самыхъ инчтожныхъ государяхъ: въ Римѣ недостатка въ нихъ не было даже тогда, когда онъ уже не имѣлъ больше гражданъ; Римъ одерживалъ побѣды даже въ послѣднія минуты своего бытія. Даже въ тѣ времена, когда онъ долженъ былъ поручать свои внутреннія дѣла Руфинамъ и Евтроніямъ, для командованія солдатами все-же находились Стилихоны и Аэціп. За военачальниками слѣдовали военные трибуны, префекты когортъ, которые, привыкши къ дисциплинѣ, къ правильности, честные и умные, становились, въ случаѣ необходимости, надежными администраторами. Вслѣдствіе меньшей дифференцировки жизни гражданской и военной, какъ сказано выше, переходъ отъ одной къ другой былъ не труденъ для этихъ лицъ: имъ съ пол-

<sup>1)</sup> Renier, Insc. de l'Alg., 5. Corp. insc. lat., VIII, 2532.

нымъ довфріемъ поручали то произвести перепись, то собрать налоги въ провинціяхъ. Когда какой нибудь городъ, разоренный нерачительностью своихъ матстратовъ, просилъ самого императора привести въ изкоторый порядокъ городскія діла, императоръ посылаль въ качествъ попечителя (curator) какого нибудь бывшаго центуріона, человъка прямого и строгой честности, который въ иъсколько мъсяцевъ и исправлялъ зло, причиненное втеченіе годовъ небрежными и безчестными людьми. Войско оказывало имперіи громадную услугу, спабжая ее превосходными гражданами. Во вспомогательныхъ войскахъ служило много провинціаловъ, которые до Каракаллы не имѣли права гражданства. Обыкновенно они пріобрѣтали таковое, получая такъ наз. почетную отставку (honesta missio). Имена всъхъ получившихъ право гражданства выръзались въ Римъ въ Капитоліи или въ храмѣ Августа. Солдатъ, которому была оказана эта милость, добывалъ себъ копію относящагося къ нему декрета, пачертанную на мъдной дощечкъ. Такія дощечки найдены въ иъсколькихъ экземилярахъ. Вст онт редактированы совершение одинаково: въ нихъ говорится, что императоръ даруетъ право гражданства солдатамъ, служившимъ ему двадцать пять леть и более и получившимъ почетную отставку, а равно и ихъ дътямъ. Имъ даруется кромъ того и соннивіши, римское брачное право, т. е. ихъ супружеское сожитіе, — существующее, если они въ таковомъ состоятъ, или уже будущее, признается этимъ актомъ законнымъ бракомъ. Затёмъ слёдуетъ имя солдата, пожелавшаго получить табличку, какъ удостовърение его новаго звания, и имена семи свидътелей, удостовъряющихъ подлинность документа <sup>1</sup>). Пріобрѣтеніе этихъ новыхъ гражданъ-для имперін было настоящимъ счастьемъ; они вносили въ нее вст здоровыя привычки лагерей, въ то самое время когда дарованіе воли рабамъ безпрестанно включало въ число гражданъ такихъ, которые приносили съ собой всѣ нороки рабства. Получивъ отставку, легіонеры, какъ и солдаты вспомогательныхъ когортъ, имѣли обыкновеніе воздвигать какой нибудь религіозный памятникъ близъ того лагеря, который покидали; обыкновенно къ этому присоедиияли почтительныя выраженія по адресу императора и посв'ященіе без-

<sup>1)</sup> Собраніе этихъ военныхъ дипломовъ см. въ Corp. insc. lat., III, стр. 843 и сл.

смертнымъ богамъ или генію когорты и легіона, въкоторомъ они служили, и который сталь какъ бы ихъ родиной и семьей. Это былъ послѣдий актъ ихъ военной жизни; затѣмъ они разставались. Впрочемъ у многихъ солдатъ не хватало рѣшимости потерять изъ виду тѣ знамена, подъ которыми прошли ихъ лучшіе годы жизни; поэтому они поселялись въ лагерныхъ поселкахъ (canabae) или вообще гдѣ нибудь по сосѣдству. Другіе возвращались домой. Тамъ всегда ихъ ожидалъ хорошій пріємъ. Обыкновенно имъ сейчасъ же поручалась какая либо мѣстная муниципальная должность. Такимъ образомъ по всей импе-

рін распространялись традицін, воспринятыя въ армін.

Изъвсего сказаннаго слъдуетъ, что въобщемъ солдаты должныбыли быть довольны своею участью. У шихъ была привязанность къ странъ, гдѣ они жили, къ отряду, въ который они были зачислены, къ легіону, котораго исторія была имъ знакома, и который имъ такъ тяжело было покинуть. Но прежде всего они были привизаны къ римскому отечеству, за которое они проливали свою кровь. Во вспомогательныхъ войскахъ рейнской и дунайской армін находились галлы, реты, мезійцы, внуки тъхъ, которые такъ мужественно сопротивлялись Цезарю и Августу; они плохо даже говорили и еще хуже писали по-латыни, но тъмъ не менъе съ гордостью называли себя римлянами, когда имъ приходилось сражаться съ Свевами или Батавами. Наконецъ они были привязаны къ императору, изображение котораго было на ихъ знаменахъ и имя котораго радостно провозглашалось послѣ побѣды. Они уважали, они любили своихъ государей, которые часто совсвиъ не заслуживали этихъ чувствъ, и отъ Тиберія до Нерона противъ нихъ они не возставали шикогда. Привыкнувъ видъть благо въ единствъ командованія, они понимали только такую власть, которая была представлена въ лицъ одного человъка; имя императора резюмировало для нихъ отечество. Если столько простыхъ солдать воздвигаютъ скромный памятникъ въ славу государя, отъ котораго они ничего не ждуть и который даже не узнаеть о ихъ поступкъ, то можно ли сомиваться въ томъ, что предапиость ихъ была вполив искрения? Систематической опнозиціи противъ имперіи въ войскахъ не существовало.

#### II.

Провинцін.—Онъ лучше управлялись во времена имперін, чъмъ во времена республики. — Мъры принятия Августомь, въ видахъ ограниченія губернаторской власти.—Процвътаніе провинцій въ первомъ въкъ по Р. Х. — Провинціи въ общемъ довольны правленіемъ императоровъ.

Существовала-ли какая-либо оппозиція въ провинціяхъ? Съ перваго взгляда это кажется весьма въроятнымъ: такъ какъ провинцінземли покоренныя, то и можно предполагать, что онъ, постоянно помия объ этомъ, ненавидели своихъ покорителей. Нередко провинціи рисуются несчастными, трепещущими, униженными своими завоевателями, разоренными фискомъ и стонущими отъ безжалостности проконсуловъ; но такая картина совершенно фантастична: напротивъ, все повидимому доказываеть, что провинцін были тогда и богаты и довольны. Въ наши дни таково митие весьма умныхъ людей 1). Тъ изслъдователи, которые упрямо отказываются вършть этому, оппраются только на одинъ доводъ: они не хотятъ допустить, чтобы что нибудь хорошее могло выйти изъ несимпатичнаго имъ режима. Безспорно, многія стороны этого режима не заслуживають симпатін; но какъ бы кто ин относился къ нему, не надо забывать, что онъ просуществоваль нять стольтій, а чтобы понять, какимь образомь онь удержался такъ долго, нужно допустить, что при многихъ недостаткахъ онъ имъль и достопиства. Главнымъ достопиствомъ его несомивнио было болье успышное управленіе провниціями. Эти послыднія были ему очень признательны и остались до конца вфрными; вфдь имперія и

<sup>1)</sup> Г. Ваданнгтонъ напр. въ концѣ своихъ прекрасныхъ работъ объ азілтскихъ провинціяхъ пришелъ къ заключенію, что римскія земли втеченіе первыхъ двухъ въковъ послѣ битвы при Акціумѣ, были въ цвѣтущемъ состояніи. «Матеріальный порядокъ, говоритъ онъ, царствоваль повсюду, чего раньше не случалось. Борьба властителя съ властителемъ, города съ городомъ стала невозможной, и война была отодиннута къ границамъ, торговля и промышленность процвѣтали; доступъ къ общественнымъ должностямъ, даже самымъ високимъ, открывался все болѣе и болѣе для провинціаловъ, и наконецъ при Каракаллѣ римское гражданство было распространено па всѣхъ свободныхъ житёлей имперіи. Эта система достигла совершенства при Антонинахъ, и ихъ правленіе было вообще эпохой мира и процвѣтанія для всего цивилизованнаго міра; послѣ нихъ началось паденіе, но все же потребовалось много ударовъ, много переворотовъ, чтобыразрушить искусную административную машину, которую создаль просвѣщенный деспотизмъ Августа». Waddington, Fastes des provinces asiatiques, 18.

погибла не вслъдствіе внутреннихъ потрясеній. Ювеналь въ одномъ изъ самыхъ красноръчивыхъ своихъ произведеній, кажется, предрекалъ ей именно такую участь <sup>1</sup>). Но имперія избъжала этого, — для ея разрушенія потребовалось вражеское нашествіе. Подчиненные ея владычеству народы не только не встрътили варваровъ, какъ освободителей, но изо всъхъ силъ бились противъ нихъ и только съ отчаяньемъ разстались наконецъ съ Римомъ и съ имперіей. Какъ же понимать эту върность, если не допустить, что императорское правленіе приходилось провинціямъ по сердцу?

Естественно, имперія заботилась о томъ, чтобы провинцін управлялись хорошо; самый принципь ея вмѣняль ей это въ долгъ. Какъ извъстно, у республиканской аристократін Рима, въ обычать было покупать себъ должности путемъ безумной расточительности. Иля этого на покрытіе своихъ издержекъ она нопеволѣ была принуждена отыскать какія нибудь средства. Эта знать очень скоро разорилась бы, если бы не возстановляла своихъ средствъ путемъ управлепія провищіями; такимъ образомъ, обогащаться въ провинціяхъ для нея являлось необходимостью. Но обогащение правящихъ классовъ не могло не разорять провинцій. Проконсулы безопасно могли обирать провинцін, —послъ возвращенія, имъ предстояло отвъчать за свои дъйствія только предъ своими сообщинками; ибо тѣ, которые были призваны ихъ судить, поступали такъ же, какъ они. Главное, они дълали это безъ всякаго стъсненія: покореніе совершилось не такъ давно; еще памятно было, что эти поддашные долгое время были врагами, и что подчинить ихъ стоило многихъ трудовъ и крови. Съ иими обращались, какъ съ побъжденными, относительно которыхъ все было позволено, и которые должны все терпъть. При имперіи такое положеніе дълъ измънилось кореннымъ образомъ. Когда власть перешла въ руки одного человѣка, прямой интересъ этого послѣдняго состоялъ въ томъ, чтобы защищать провинціи отъ лихопиства правителей. Это было его собственное добро, и тотъ, кто позволялъ себѣ грабить его подданныхъ, обкрадываль и его самого. Оказывая покровительство провинціямь, императоръ думалъ болъе о себъ, чъмъ объ этихъ правителяхъ; поэтому,

<sup>1)</sup> Ювен., VII, 124: spoliatis arma supersunt.

вполив было естественно если, онъ не позволялъ, чтобы деньги, принадлежащія ему, попадали въ чужой сундукъ. Вирочемъ, слѣдуетъ замътнть, что ничто не препятствовало ему самому дълать то, что онъ запрещаль другимъ; ничто не мѣшало ему завладѣвать достояніемъ провинціаловъ, когда это было для него нужно. Съ нерваго взгляда кажется, что для управляемыхъ результатъ долженъ быль быть одинъ и тотъ-же, и что провинціи, освободившись отъ лихоимства проконсуловъ, инчего не выиграли, такъ какъ остались беззащитными противъ лихоимства государей. Но это не совству такъ. Все же былъ выигрышъ въ томъ, что нужно было удовлетворять только одного господина, а не многихъ. При республикъ проконсулы мънялись ежегодно. Каждый годъ прівзжаль повый и съ новымь аппетитомъ. Онь быль твиь болъе пенасытенъ, что лишь очень короткое время ему оставалось для насыщенія. Единственный властелниъ, разсчитывая на болѣе продолжительное время, не торопился брать все, что могъ взять. Какъ бы прожорливъ онъ ин былъ, все же благоразуміе, если онъ только былъ благоразумень, побуждало его приберечь кое-какіе рессурсы и на завтрашній день. Какъ изв'єстно, пом'єщикъ бол'є или мен'єе бережеть почву, тогда какъ арендаторъ истощаетъ ее.

При имперін явилась еще одна причина хорошаго обращенія съ провинціями. Именно съ теченіемъ времени взглядъ на провинцію въ Римѣ измѣнился. По мѣрѣ того, какъ возбуждающія ненависть воспоминанія о покореніи отодвигались дальше и дальше, по мірть того, какъ страны эти все болѣе романизировались въ привычкахъ и во внутреннихъ отношеніяхъ, но неволѣ Риму приходилось все болѣе и болъе стъсняться въ обхожденіи съ ними. Но съ тъхъ поръ, какъ высокомърная аристократія, такъ долго господствовавшая надъ міромъ, была подчинена одному властелину, различіе въ положеніи Рима и провинцій стушевывалось. И Римъ, и провинціи принуждены были повиноваться одному властелину, --- это быль законь, одинаковый для всѣхъ. Передъ его безграничною властью, которую чувствовали надъ собою всъ, прежнія перавенства сглаживались. Абсолютная власть по природѣ своей все нивеллируеть; она желаетъ имѣть лишь подданпыхъ, а съ высоты, откуда она взпраетъ на нихъ, они сливаются въ одну массу. Одинъ красноръчивый памфлетистъ говорилъ при Людовикѣ XIV: "При нынѣшиемъ образѣ правленія всѣ французь—пародъ; королевская власть такъ возвысилась, что всѣ различія исчезаютъ, всѣ источники свѣта поглощены, ибо при той высотѣ, на которую вознесся монархъ, всѣ смертные не болѣе, какъ пыль у его ногъ". Къ подобнаго рода результатамъ вели и учрежденія Августа: благодаря имъ, міръ объединялся,—объединялся въ повиновеніи. Если такого рода уравненіе подъ одно, происходившее повсюду подъ давленіемъ императорской власти, отняло у Рима много его привилегій и могущества, то все же положеніе провинцій оно улучшило.

Извѣстно, что Августъ въ 726 году управление провинціями подѣлиль между собою и сенатомъ, при этомъ сенату были предоставлены провинціи наиболѣе спокойныя, именно тѣ, которыя не нуждались въ защитѣ легіоновъ, остальныя же Августъ сохранилъ для себя. Имперскія провинціи были управляемы легатами; легатъ совершенно зависѣлъ отъ государя и долженъ былъ отдавать отчетъ лишь ему одному; сенатскія провинціи также не ускользали изъ подъ вліянія Августа; можно сказать, что въ дѣйствительности проконсулы, также какъ легаты, зависѣли отъ него-же.

Его ревинвая власть не только тщательно наблюдала за ними и подвергала ихъ строгимъ наказаніямъ, если они дурно вели себя; даже болбе, — Августъ старался отнять у нихъ самую возможность поступать дурно. Пока была республика, они были всемогущи. Какъ-бы ни назывался правитель провинцін, преторъ или проконсуль, им'вль ли онъ девять или двинадцать ликторовъ, его сила была тогда неограничена. Когда онъ увзжалъ, совершивъ молитву въ Капитолін, покрытый военной мантіей, сопровождаемый до римскихъ воротъ своими родными и друзьями, это былъ не чиновникъ республики, а по истинъ царь, ъдущій править царствомъ. Онъ долженъ былъ сосредоточить въ своихъ рукахъ и гражданскую, и военную власть, онъ командовалъ легіонами, онъ чинилъ судъ, онъ управлялъ финансами, онъ издавалъ законы и примъняль ихъ. Такъ какъ завоевание произошло относительно недавно, и ненависть побъжденныхъ еще не остыла, то Римъ считаль нужнымъ вооружать своихъ правителей большою властью на случай внезапныхъ возмущеній, давая средства усмирять ихъ. Во времена имперіи обстоятельства н'всколько изм'внились; римское вла-

дычество было уже принято всёмъ міромъ. Уже не представлялось необходимымъ, для защиты этого владычества, соединять всю власть въ лиць одного человька, поэтому ее стали раздылять, насколько возможно, между нёсколькими. Только въ императорскихъ провинціяхъ правитель имъль подъ своимъ начальствомъ и войска; въ сенатскихъ-же провинціяхъ проконсуль им'єль лишь гражданскую власть; зав'єдываніе финансами было поручено въ тѣхъ и другихъ особымъ должностнымъ лицамъ, которыхъ посылалъ непосредственно императоръ; ему они и отдавали отчеть въ своихъ дъйствіяхъ. Въ тоже время, чтобы отнять у правителей всякій предлогь принимать какія либо важныя решенія по своему усмотренію, были придуманы особые передаточные посты, благодаря которымъ воля императора могла быть передаваема на край свъта въ иъсколько дней. Съ этихъ поръ ниповинкамъ уже не дозволялось действовать въ важныхъ вещахъ, не посовътовавшись съ своимъ повелителемъ. Такимъ образомъ разъединились тф разнородныя власти, которыя республика сосредоточивала въ одномъ лицъ, и которыя дълали это послъднее такимъ стращнымъ. Отнынъ власть правителей была лишена извъстной доли своей силы и подчинена строгому контролю; за ними тщательно наблюдали, ихъ строго наказывали; поэтому ихъ власть не могла уже такъ тяжело отражаться на положенін провинціаловъ, какъ раньше.

Но слъдуетъ ли изъвышесказаниаго, что, начиная съ Августа, нечестныхъ правителей въ провинціяхъ уже не появлялось? Было бы безумно утверждать это. О двухъ такихъ правителяхъ говоритъ Плиній Младшій. Нервый продавалъ тайныя предписанія, какъ министръ Людовика XV, другой, въ письмахъ къ своей любовницъ, говоритъ: "Я ъду къ тебъ въ наилучшемъ расположеніи съ 40.000,000 сестерцій; чтобы ихъ набрать, я продалъ половину Бетики 1)". Сенека разсказываетъ, что одинъ изъ проконсуловъ Азіи, Мессала Волесъ (Volesus), велълъ однажды обезглавить сразу триста человъкъ и, гордо прохаживаясь между валяющимися трупами, восклицалъ: "Какой царскій ноступокъ!" 2) Верры еще существовали и въ имперій; но ихъ было меньше. Особенно замъчательна слъдующая разница

2) Сенек., De ira, II, 5.

<sup>1)</sup> Плиній, Epist., II, 11 и IV, 9.

между республиканскимъ и императорскимъ режимами: раньше соблазнъ быль такъ великъ, контроль такъ легокъ, общественное мивніе такъ списходительно, что самыя почтенныя лица, какъ напр. Брутъ, безъ колебанія нозволяли себ'ї всякаго рода лихоимства по отношенію къ провинціаламъ; во времена же имперін часто наоборотъ, — люди норочные и развращенные, пока они жили въ Римф, становятся неподкунными, діятельными, безкорыстными, когда ихъ посылали въ провинцію, и управляли честно ею. Чувственный Петроній, заслужившій названіе "законодателя хорошаго вкуса" и "мастера элегантности", Иетроній, повидимому, интересовавшійся лишь удовольствіями и создавшій изъ нихъ своего рода утонченную пауку, и искавшій сладострастія даже въ смерти, -- этотъ человікь, но словамъ Тацита, въ своемъ управленін Вионніей "оказался бдительнымъ и совершенно на высотъ великихъ обязанностей" 1). Тоже самое было и съ Отономъ, повъреннымъ и сообщинкомъ всъхъ безобразій Нерона, который наканунт убійства Агриппины, далъ всему двору большой объдъ чтобы скрыть приготовленія къ преступленію; "Отонъ втеченін десяти льтъ правиль Лузитаніей съ замъчательною мудростью и безкорыстіемъ" 2). Даже Вителлій, который оказался такимъ невыносимымъ императоромъ, вначалѣ былъ прекраснымъ правителемъ Африки 3). Нужно сказать, что вести себя иначе и тогда было уже не легко; государи какъ дурные, такъ и хорошіе, не выпускали провинцій изъподъ своей руки. Августъ и Траянъ занимались ими съ не большимъ усердіемъ, чѣмъ Тиберій и Домиціанъ. Одинъ довольно достовѣрный историкъ разсказываетъ намъ о последнемъ, что онъ такъ строго наказываль виновныхъ чиповниковъ, "что никогда не было болъе честныхъ и болъе справедливыхъ чиновниковъ, какъ при немъ" 4).

Этотъ дъятельный и строгій надзоръ долженъ быль сильно уменьшить злоупотребленія; хотя конечно нельзя сказать, что онъ ихъ ушичтожилъ совершенно. Много злоупотребленій совершалось еще въ провинціяхъ, особенно въ недавно покоренныхъ земляхъ, которыя были



<sup>1)</sup> Тац., Ann., XVI, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Свет., *Otho*, 3.

<sup>3)</sup> CBET., Vitell, 5.
1) CBET., Domit., 8.
BYACLE.

полчинены военному положенію, и гді солдаты считали для себя все дозволеннымъ. Это именно случилось съ Бретанью. Извъстно, что войска Клавдія храбро, завоевавъ эту страну, затімъ сильно опустошили ее. Ръчь бретонскаго вождя Галгака, которую передаетъ намъ Тацитъ, несомивнио является самымъ воннощимъ протестомъ противъ этого "римскаго мира", который обыкновенно такъ красиво расписывается писателями временъ имперіи. На основаніи этой різчи, только и остается, что осудить императорскую администрацію, самымъ притомъ суровымъ образомъ. Но не следуетъ забывать, что Тацитъ въ другихъ мъстахъ является еще гораздо менье точнымъ. Въ уста Церіала онъ вкладываетъ слова, которыя и являются отвётомъ на обвиненія Галгака и оправданіемъ его соотечественниковъ. Имперскій легать напоминаеть жителямъ Трира, что онъ только что одержалъ побъду, описываетъ затъмъ, въ какомъ состоянін римское покореніе застало Галлію, "утомлениую раздорами, истощенную междуусобными войнами", призывающую иноземцевъ на помощь. Римъ не разрушилъ ничего, что бы заслуживало существованія, онъ повсюду прекратиль безпорядокъ и безначаліе. Поб'єдивши, онъ наложиль на поб'єжденныхъ только т'є тягости, какія необходимы для поддержанія мира; онъ принимаеть побъжденныхъ въ свои войска, лучшимъ изъ инхъ онъ открываетъ доступъ въ ряды своей аристократін, скоро онъ приметь и ихъ всёхъ въ среду своихъ гражданъ. Онъ защищаетъ повсюду спокойствіе, безопасность, благосостояніе; безъ него все впало бы вновь въ хаосъ раздоровъ и борьбы, отъ которыхъ Римъ освободилъ міръ. "Если-бы Римъ былъ побъжденъ (пусть боги не допустять этого несчастія!), что другое увидела бы земля, кроме всеобщей войны между народами? Восемьсотъ лътъ счастья и мудрости понадобились на ностроение этого обширнаго зданія. Если-бы кто его пошатнуль, тоть быль бы раздавленъ его паденіемъ" 1), Не ясно ли, что Тацитъ ясно предвидълъ ужасающую анархію, которая должна была последовать за наденіемъ имперіи?

И такъ изслъдованіе имперскихъ учрежденій и свидътельства римскихъ историковъ позволяють установить тотъ фактъ, что во вре-

<sup>1)</sup> Тац., Hist, IV, 74

мена имперіи, въ общемъ, провинціп были счастливѣе и съ ними обходились лучше, нежели во времена республики; но существуютъ еще болѣе вѣрныя и очевидныя свидѣтельства ихъ процвѣтанія. Мы говоримъ о тѣхъ чудесныхъ развалинахъ, которыми полны Франція, Испанія, Африка и Азія. Путешественники встрѣчаютъ на каждомъ шагу, даже въ самыхъ бѣдныхъ поселкахъ, развалины театровъ, остатки храмовъ, дворцовъ, термъ, мостовъ, большихъ дорогъ, водопроводовъ, которые невольно возбуждаютъ въ насъ сильнѣйшее удивленіе. Почти всѣ эти памятники относятся къ первымъ вѣкамъ имперіи и представляютъ изъ себя несомиѣнное свидѣтельство былого процвѣтанія.

Никогда еще міръ не былъ, если нельзя сказать, "такъ счастливъ", то такъ богатъ; невозможно допустить, чтобы города, у которыхъ хватало финансовъ, чтобы возводить такія великол постройки, были обобраны и доведены до инщеты римскими проконсулами, какъ это утверждають. Трудно придавать серьезное значение словамъ Ювенала. когда онъ при Адріанъ, въ тотъ моментъ, когда воздвигались всъ эти драгоцънные памятники, говорить намъ, что міръ разорень, и что покоренные народы такъ обкрадены, что у нихъ не остается ничего, что можно было бы взять 1). Больше правды и справедливости заключается въ слъдующей картинъ, которую рисуетъ намъ риторъ Аристидъ около средины второго столътія: "Вся земля, говориль онъ, въ праздничномъ платъъ. Она оставила свое прежиее боевое убранство и грезить лишь о роскоши, украшеніяхь и удовольствіяхь всякаго рода. Прежнія ссоры между городами прекратились, теперь они сопершичають только великольніемь и пышностью, каждый хочеть казаться красивъе своего сосъда. Всъ они полны гимназіями, фонтанами, пропилеями, храмами, мастерскими и школами; кажется, будто вселенная вновь выздоровѣла нослѣ долгой болѣзин. Благодѣянія Римлянъ везді распреділены такъ равномірно, что даже нельзя сказать, кто получаетъ лучшую ихъ часть. Всъ города осыпаны ими, всъ они сіяють нарядностью и роскошью, и вся земля украшена, какъ обширный садъ <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ювен., VIII, 108.

Г. Фридлендеръ, у котораго заниствована эта цитата, въ своей картини римскихъ правовъ от Августа до Антониновъ (рус. пер.). даетъ очень любопыт-

Конечно, здъсь говоритъ риторъ, и можно было бы думать, что, върный своимъ привычкамъ, онъ преувеличиваетъ и декламируетъ, если-бы мы не имѣли оффиціальнаго документа, позволяющаго намъ утверждать, что въ его словахъ заключается чистая правда. Этотъ документь — переписка между Траяномъ и Плиніемъ, пока тотъ быль правителемъ Вионији. Жители Прузы хотъли построить себъ бани, "великольніе которых соотвътствовало бы красоть города и блеску въка"; жители Синопа провели къ себъ воду болъе, чъмъ за двадцать километровъ. Въ Никомидін водопроводъ стопль около семи милліоновъ франковъ; прежде чъмъ онъ быль оконченъ, начали уже строить другой, и имѣлось въ виду соорудить еще третій. Никея одновременно строила: вопервыхъ театръ, на который истрачено было уже два милліона, вовторыхъ громадную гимназію, надъ которой долженъ былъ подинматься такой высокій портикъ, что стіны въ семь метровъ толщины считались недостаточно прочными, чтобъ его выдержать. Въ этихъ тратахъ бывало конечно много излишествъ, и наклонность къ росконии съ теченіемъ времени все же могла подорвать финансы городовъ; но во всякомъ случат она доказываетъ, какъ богата была въ тотъ моментъ имперія. Всѣ документы на этотъ счетъ согласны между собою и письма Плинія подтверждають свидітельства надинсей. Эти письма имфють для насъ еще особенное значение потому, что изъ нихъ можно видыть, съ какимъ неутомимымъ рвеніемъ нъкоторые императоры относились къ улучшению администрации своихъ провинцій. Напримъръ Траянъ старается винкать во всъ мелочи, онъ ведитъ докладывать себъ обо всемъ. Его интересують дъла самыхъ маленькихъ городовъ, онъ хочетъ знать ихъ пужды и справляется о состояніи ихъ финансовъ. Онъ велитъ докладывать себъ и о всъхъ жалобахъ и не пренебрегаетъ прочитывать памятныя записки, которыя ему посылають тяжущіеся. Правители обращаются къ нему по такимъ вонросамъ, которые на нашъ взглядъ, не имѣютъ значенія, и онъ обо всемъ даетъ свое рѣшеніе такъ разумно и такъ быстро, что возбуждаеть въ насъ справедливое удивление.

ныя доказательства такого процвётанія провинцій во времена имперія. См. третій томъ французскаго перевода, особенно книга ІХ, гл. 1-я.

Такое бдительное управление утвердило повсюду общественную безопасность. Втеченін цівлаго столітія вся имперія пользовалась миромъ, за исключеніемъ разв'в отдаленныхъ границъ. Подъ благодътельнымъ вліяніемъ этого спокойствія, совершилось сліяніе народовъ, входившихъ въ составъ имперіи. Самыя устойчивыя народности не могли противостоять римскому духу. Цълые народы сами отказывались отъ своего нарвчія и усванвали языкъ своихъ побъдителей. Въ то время, какъ кельтскій и пушическій языки еще сохранились въ какихъ инбудь безвъстныхъ поселкахъ, латынь сама собою, безъ принужденія распространилась по веймъ городамъ и скоро сдёлалась языкомъ всей западной Европы. Никогда еще не была такъ близка къ осуществленію идея всемірнаго государства, обнимающаго все человъчество, о чемъ мечтали философы. Во всякомъ случаъ римская имперія представляла грандіозное зрівлище, поражавшее всіххъ просвъщенныхъ людей. Плутархъ называлъ Римъ "священнымъ и благодътельнымъ божествомъ" и благодарилъ его за объединение всъхъ народовъ. "Римъ, говорилъ Плутархъ, подобенъ неподвижному якорю. который скрыпляеть дыла человыческия среди волны и вихря"1). Такы даже легкомысленные и насмъшливые греки, опьяненные своими достоинствами, пренебрежительно относящіеся къ другимъ, гордились своимъ новымъ отечествомъ, которое, правда, было навязано имъ побълителями, но сделалось удоботерпимымъ, благодаря своимъблагодениями. Всв наслаждались драгоцвинымъ миромъ и безопасностью, — въдь эти блага еще такъ мало были въ тъ времена знакомы міру,--- и благодарили ту власть, которая обезнечивала пользование ими.

### III.

Муниципін. — Общій характеръ римской администрацін. — Внутреннее управленіе муниципіями. — Свобода выборовъ. — Обязанности должностныхъ лицъ. — Процвытаніе муниципій при Цезаряхъ. — Чёмъ привлекали муниципальные должности въ тъ времена. — Муниципін ничего не потеряли отъ паденія республики и охотно мирились съ имперіей.

Общія соображенія, приведенныя въ предыдущихъ главахъ, еще недостаточны. Чтобы ясиве понять, какъ императоры управляли

<sup>1)</sup> Плут., De fort. Roman., 316.

людьми и привлекали къ себъ чувства людей, обратимся къ разсмотрънію пъкоторыхъ деталей. Больше всего свъдъній объ этомъ предметъ мы почерпнемъ, вкратцъ разсмотръвъ способъ управленія

и образъ жизни римской муниципін въ нервомъ вѣкѣ.

Общераспространенныя мижнія на этоть счеть довольно неправильны. Когда говорять о римской администрацін времень имперін, обыкновенно представляють себъ гнетущій деспотизмъ и подавляющую централизацію. Это происходить отъ смішенія условій міста и времени: деспотизмъ существовалъ только въ Римъ, централизація же началась лишь позднёе. Римъ, покоривъ міръ, обходился съ покоренными не такъ сурово, какъ это предполагають. Безпощадный во время борьбы, Римъ опять становился милостивымъ посят побъды, лишь только ему не угрожала опасность. Онъ обладалъ слишкомъ большимъ политическимъ смысломъ, чтобы прибъгать къ безполезной строгости. Обыкновенно отъ покоренныхъ народовъ требовались лишь тъ жертвы, которыя были необходимы, чтобы обезпечить завоеваніе. Этимъ народамъ оставляли ихъ обычаи и религію; щадили ихъ самолюбіе, --- это послѣднее утѣшеніе побѣжденныхъ; къ ихъ воспоминаніямъ относились съ уваженіемъ. "Уважайте славу прошедшаго, писалъ Плиній Младшій одному правителю провинцін, уважайте старость, которая дълаетъ людей почтенными, а города священными. Всегда принимайте въ разсчетъ и древность, и великія діла, и даже легенды. Никогда не оскорбляйте инчьего достоинства, ничьей свободы, ин даже тщеславія" 1). Итакъ, римское владычество не было такъ придирчиво, какъ обыкновенно бываетъ владычество чужеземцевъ. Хорошо зная, что нельзя управлять цёлымъ міромъ противъ его воли, Римъ старался заставить его подчиниться своей власти, дълая ее по возможности менъе чувствительной; онъ нигдъ инчего не разрушаль ради разрушенія, нигда не уничтожаль того, что могло сохраниться не угрожая опасностью. Уничтожая повсюду національную жизнь, Римъ сохранялъ, поскольку было возможно, жизнь мунппипальную; а за нее то особенно и держались покоренные народы. Поэтому надо думать, что для многихъ народовъ, у которыхъ націо-

<sup>1)</sup> Плиній, *Episl.*, VIII, 24.

нальная связь была не очень сильна, покореніе было едва замѣтно. Даже въ странахъ, навлекшихъ на себя самое худшее обращеніе, города продолжали управляться сами собой, однако съ тѣмъ условіемъ, чтобы принимаемыя ими рѣшенія и предполагаемые ими расходы на ихъ намятники или празднества были утверждаемы римскимъ правительствомъ: болѣе или менѣе это такая степень свободы, какою пользуются теперь французскія общины; но не мало было и такихъ городовъ, которые были почти совершенно освобождены отъ надзора. Эти нослѣдніе назывались свободными городами и были таковыми въ дѣйствительности. Въ началѣ покоренія Римъ оказывалъ на нихъ давленіе только за тѣмъ, чтобы повсюду отдать власть въ руки аристократіи: онъ по опыту зналъ неустойчивость народныхъ правительствъ и къ этимъ послѣднимъ питалъ недовѣріе 1); но совершивъ такой перевороть, Римъ предоставляль городамъ управляться самимъ собою.

Такимъ образомъ Римъ не былъ увлеченъ, какъ обыкновенио предполагають, ребяческой маніей все регулировать, все уничтожать ради удовольствія все обновить, и не терпъть инчего, чтобы не было заведено имъ самимъ. Его не оскорбляло существование архонтовъ въ Авинахъ, демарховъ въ Неаполъ, суффетовъ въ Кареагенъ; опъ оставилъ Сицилін законы Гіерона, онъ управляль Египтомъ, сообразно установленіямъ Птоломеевъ. Онъ вовсе не старался дать міру единообразное государственное устройство; онъ не пытался насильственно объединять народы различныхъ расъ. Правда, это объединение произошло; но не трудно доказать, что оно произошло безъ принужденія, что этого объединенія болье желали побъжденные, чьмъ побъдители, что его создали скорве подданные, чвмъ владыка. Съ самаго начала римское гражданство такъ привлекало къ себѣ различные народы, что многіе изъ пихъ будучи не въ силахъ противостоять ему, просили Римъ оградить ихъ противъ ихъ самихъ. Германцы, Инсубры, Гельветы и другіе варварскіе народы Галлін, договариваясь съ Римомъ, обусловливали, что никому изъ нихъ не будутъ дарованы права граждан-

<sup>1)</sup> Еще Цицеронъ быль того мивнія, что лучше всего, чтобы города въ провинціяхъ управлялись аристократіей, ut civitates optimatium consiliis admisnistrentur. Ad. Quint., I, 1, 25.

ства, даже если-бы они сами этого просили 1); настолько они чувствовали себя неспособными собственными силами противостоять этому влеченію! Эти договоры оказались безполезными: мы видимъ, какъ повсюду побъжденные съ удивительною поспѣшностью покидають свои національные обычан и отрекаются отъ своихъ законовъ. Такимъ образомъ, въ имперін мало по малу устанавливается извѣстнаго рода единообразіе; но важно зам'втить, что это было результатомъ скор'ве добровольнаго стремленія народовъ, чёмъ вм'єшательства власти. Напротивъ, Римъ одно время пробовалъ воспротивиться этому. Онъ былъ оскорбленъ въ своей гордости, видя, какъ побѣжденные стараются возвыситься до него, подражая ему во всемъ, впрочемъ довольно неискусно. Такъ, напр., вмъсто того, чтобы навязывать всемъ употребленіе латинскаго языка, Римъ, какъ мы знаемъ, дёлалъ его своего рода привилегіей народовъ, которыхъ онъ хотіль наградить, и запрещаль его употребленіе тъмъ, которые по его мнънію были недостойны этого <sup>2</sup>). Поздиве, когда силой вещей такое различение стало безполезно, когда повсюду римское управление копировали, когда весь Востокъ говорилъ латинскимъ языкомъ, переписка Плинія и Траяна показала, какъ добросовъстные государи были далеки отъ желанія расширять свою власть насчеть мъстныхъ вольностей; напротивъ, съ какою щепетильностью они охраняли мъстиые законы и исключительныя привилегіи каждаго города. Итакъ, не по винъ одного Рима въ то время въ имиерін установилось изв'єстное единообразіе; это часто д'ёлалось безъ участія Рима, иногда даже противъ его желанія. Первые императоры пытались установить единство только тамъ, гдв оно было двиствительно необходимо, безъ чего не можетъ существовать великая нація. Они концентрировали въ своихъ рукахъ управление политическими дълами и начальство надъ войсками; они допускали къ обращению только монету съ изображениемъ цезаря; они хотъли, чтобы въса и мъры были провърены римскими эдилами по капитолійскимъ образцамъ; они не позволяли сосъднимъ враждующимъ городамъ разръшать свои несогласія силой оружія, какъ это было раньше; они разби-

<sup>1)</sup> Cic., Pro Balbo, 14
2) This Jubin, XI, 42. Cumanis eo anno petentilus permissum ut publice latine loquerentur et praeconibus latine vendendi jus esset.

рали въ качествъ судей ихъ ссоры и разръшали ихъ безаппеляціонно. Что же касается внутренняго управленія, то они вмъшивались въ него какъ можно меньше, именно лишь тогда, когда общественное спокойствіе дълало необходимымъ подобное вмъшательство. Нельзя сказать, что всѣ города пользовались равною свободою. Надзоръ со стороны центральной власти и его представителя, пропретора и проконсула, производился съ большею или меньшею строгостью, въ зависимости отъ большей или меньшей удаленности отъ столицы или отъ Италіи, въ зависимости отъ правъ, которыя тотъ или другой городъ получилъ при покореніи или послѣ изъявленія покорности; но почти всѣ мунициніи, колоніи, свободные, союзные и покоренные города управлялись по своимъ законамъ, всѣ избирали сами своихъ должностныхъ лицъ, всѣ завѣдывали своими дѣлами. Можно, повидимому, сказать, что міръ рѣдко пользовался такой муниципальной независимостью, какъ подъ деспотизмомъ цезарей, который въ Римѣ былъ такъ тяжелъ.

Посмотримъ теперь, какъ управлялись колоніи и муниципін, т. е. тв города, которые обладали правомъ гражданства. Право обсуждать и р'вшать вопросы принадлежало сенату, состоявшему изъ опредівленнаго числа членовъ, называвшихся декуріонами. Въ составъ этого сената входили значительивншія лица въ городв; болве или менве онъ обладаль теми же прерогативами, какъ и римскій сенатъ, имя котораго ему правилось носить и которому старался подражать величественностью. Исполнительная власть была въ рукахъ небольшого числа должностныхъ лицъ, избираемыхъ на годъ. Въ колоніи Помпев, которую мы знаемъ лучше другихъ, первое мъсто занимали такъ называемые duumviri jure dicundo. Самое названіе указываеть прерогативы этихъ лицъ: ихъ было двое, какъ въ Римъ 2 консула; подобно консуламъ они предсъдательствовали въ сенатъ; кромъ того, они чинили судъ. За дуумвирами следовали два эдила, которымъ было поручено наблюдать за рынками, поддерживать общественные памятинки, следить за благочиніемъ на улицахъ и площадяхъ; еще ниже эдиловъ стояли два квестора, которые существовали во многихъ городахъ. Квесторы завъдывали общественнымъ доходомъ и наблюдали за расходомъ. Таковы были обычныя муниципальныя должностныя лица, назначаемыя ежегодно. Были, и другія, которыя

становились необходимыми лишь при извъстныхъ обстоятельствахъ. Такъ, напримъръ, каждыя пять лътъ во всей имперіи производилась перенись гражданъ. Это былъ торжественный моментъ, который ознаменовывался религіозными церемоніями и росконными празднествами. Въ Римъ перепись производилась самимъ императоромъ, который являлся наслъдникомъ республиканскихъ цензоровъ. Въ провинціяхъ для этого не назначали спеціальныхъ должностныхъ лицъ, такъ какъ муниципальная администрація не любила увеличивать число чиновниковъ: эту важную операцію поручали дуумвирамъ; по, возлагая на нихъ новую функцію, имъ присвоивали и новое имя. Чтобы обозначить, что исключительная власть, даваемая имъ, возобновлялась только каждыя пять лѣтъ, къ ихъ обыкновенному названію они прибавляли титуль quinquennalis. Понасть въ число такихъ иятигодовыхъ дуумвировъ считалось большою честью. Ихъ функцін не ограничивались одною переписью гражданъ; они, какъ и цензоры въ Римъ, опредъляли составъ сената. Они вносили въ списокъ сенаторовъ значительпъйшихъ гражданъ города, сообразуясь съ условіями требуемыми закономъ. Эти последнія условія намъ изв'єстны: чтобы быть выбраннымъ въ декуріоны, требовалось по закону достиженіе изв'єстнаго возраста, именно-тридцати лътъпри Цезаръ, двадцади пяти-начиная съ Августа. Поздиве законъ требовалъ для этого извъстнаго состоянія, которое конечно, изм'єнялось въ зависимости отъ величины и значенія города; такъ, напр., въ Кумахъ требовалось лишь 100.000 сестерцій (20.000 фр. 1) По закону, были лишены права быть избранными лица обанкротившіяся, лица осужденныя за преступленія, считавшіяся позорными, лица, занимавшіяся такими профессіями, которыя считались неблагородными, напр. комедіанты, содержатели гладіаторскихъ школъ. Что касается продавцевъ публичныхъ женщинъ, публичныхъ глашатаевъ и служащихъ при похоронныхъ процессіяхъ, то назначать ихъ въ число сенаторовъ было можно но съ условіемъ, чтобы они отказались отъ своего ремесла. Составивши списокъ, дуумвиры quinquennales приказывали выръзать его на мъди и помъстить на видномъ мъстъ, чтобы каждый на форумъ могъ его

Плиній, Epist., 1; 19.

прочесть. Это называлось куріальной таблицей, album curiae. Случай сохраниль намь такую таблицу изъ Канузіума, которая показываетъ намъ, какимъ образомъ былъ составленъ сенатъ этого городка. Во главъ этого album, передъ именами декуріоновъ, поставлено извъстное число именитыхъ личностей, которыя носили название покровителей или защитниковъ общины (batronis civitatis). Таковые были въ каждой мунициин и при томъ двоякаго рода. Во первыхъ высшіе сановники, которые съ честью прошли всв ступени муниципальныхъ должностей, и бывши ивсколько разъ дуумвирами или quinquennales, заслужили своею діятельностью благодарность своихъ согражданъ. Когда не оказывалось уже такой должности, которую могъ-бы имъ дать маленькій городъ, онъ подносиль имъ титулъ патрона, выше котораго не было почестей. Этотъ титулъ делалъ ихъ безъ сомивнія первыми лицами въ ихъ городъ. Другіе стояли къ муниципін лишь въ отдаленныхъ отношеніяхъ; это были вліятельныя лица, имъющія доступь къ императору; они могли быть полезными въ важныхъ дълахъ. Последняго рода патроны должны были защищать интересы города передъ центральной властью въ тъхъ случаяхъ, когда имъ угрожала какая инбудь опасность. Въ возданніе за услуги, которыя они оказали или которыя отъ нихъ ожидались, ихъ осыпалипочестями. Постановление объ ихъ избрании бывало всегда редактировано въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ, а для врученія его имъ отправлялось торжественное посольство. По распоряженію такого посольства, постановленіе выр'єзалось у дверей натрона 1). Всл'єдъ за патронами, канузійскій album содержить имена дъйствительныхъ декуріоновъ, разм'ященныхъ по степени значенія; въ конц'я стоятъ имена ивсколькихъ молодыхъ людей (praetextati), сыновей вліятельныхъ домовъ, которымъ давалось право присутствовать на засъданіяхъ сепата, чтобы получить навыкъ въ дёлахъ къ тому времени,

<sup>1)</sup> Въ Римв найдено на меднихъ пластинкахъ постановление городка Ferentum объ избрании Помпонія Басса въ патроны (Orelli, 784). Этотъ экземпляръ быль вероятно помещень на доме Басса. Впрочемъ, эти патроны не всегда бывали важимми особами. Большіе города выбирали сенаторовъ или консуларіевъ, меньшіе довольствовались военными трибунами или еще мене значительными лицами. Известны примеры, что этотъ санъ давался женщинамъ и детямъ.

когда они по возрасту будуть въ состояніи принимать въ шихъ участіе. Это были нам'вченные зам'встители званія декуріоновъ. Въ Канузіум'в эта честь была оказана двадцати пяти юношамъ.

Въ муниципальной организаціи особенно зам'вчателенъ порядокъ назначенія дуумвировъ, эдиловъ и квесторовъ. Многіе думаютъ, что со временъ Тиберія пародныя комицін были упразднены въ провинцін также, какъ въ Римъ и что избрание муниципальныхъ должностныхъ лицъ было предоставлено декуріонамъ, подобно тому какъ избраніе римскихъ должностныхъ лицъ принадлежало сенату и императору. Надо сознаться, что это предположение правдоподобно и совершенно соотвътствуетъ господствующимъ понятіямъ о римской имперіи. Тъмъ не менъе, оно неправильно и лишено всякаго основанія послъ открытія знаменитыхъ таблицъ изъ Салпенсы и Малаги <sup>1</sup>). На этихъ таблицахъ начертаны законы, дорованные императоромъ Домиціаномъ вышеназваннымъ двумъ мушиципіямъ. Трудпо допустить, чтобы эти законы были составлены спеціально ддя нихъ; поэтому нужно предположить, что таковыми законами управлялись и многія другія муниципін. Таблицы эти не оставляють никакого сомитнія въ томъ, какимъ порядкомъ избирались муниципальныя должностныя лица. На выборъ предсъдательствоваль одинь изъ дуумвировъ, находящихся въ должности. Кандидаты записывались заранже, и если оказывались не въ достаточномъ числъ, чтобы занять вев имъющіяся мъста, то дуумвиръ дополияль это число, выбирая изъ самыхъ именитыхъ гражданъ города. Голосованіе происходило по куріямъ и тайно. Въ голосованіи, принимали участіе всѣ жители, даже чужестранцы, лишь бы они были римскими гражданами. Въ назначенный день каждая курія отправдялась на свое сборное мъсто, и туть приступали къ выборамъ. Для обезпеченія ихъ правильности были пришимаемы самыя мелочныя предосторожности. "Нужно, говорилъ законъ, чтобы близъ урны каждой курін стояло по три гражданина данной муниципін, но изъ другой трибы; они должны наблюдать за баллотировкой и считать голоса. Нужно, чтобы, до этого, каждый изъ этихъ трехъ поклялся, что будетъ

<sup>1)</sup> См. Corp. insc. lat., II, 1963, и новкя таблицы, открытыя въ Осунв, опубликованныя въ Ephemeris epigraphica, II, 3. Жиро далъ переводъ и объяснение этихъ новыхъ таблицъ въ Journal des Savants, 1874.

дъйствовать законно и будеть вести точный счеть голосовъ. Также не следуетъ препятствовать, чтобы сами кандидаты посылали людей для наблюденія за различными урнами; всё эти лица, которыя будуть указаны властями, а равно и тв, которыя будуть посланы кандидатами, могутъ голосовать въ тъхъ куріяхъ, гдѣ они находятся, и ихъ голоса будуть имъть такое же значение, какъ еслибы они подали ихъ въ той курии, къ которой опи дъйствительно принадлежатъ". Эти предосторожности обнаруживають людей, въ совершенствъ знакомыхъ со всъми обычаями всеобщаго голосованія. Далье законь также нодробно указываеть, какимъ образомъ считать голоса въ каждой трибъ, и кого нужно избрать, если ивсколько кандидатовъ получать одинаковое число голосовъ; наконецъ, законъ предписываетъ, чтобы одержавшій верхъ надъ другими, представивъ достаточныя гарантіи отвътственности за городскіе финансы, которыми ему предстоитъ распоряжаться, передъ собравшимся народомъ поклялся "Юпитеромъ", божественнымъ Августомъ, божественнымъ Клавдіемъ, божественнымъ Веспасіаномъ, божественнымъ Титомъ, геніемъ императора Домиціана и богами Пенатами, что онъ исполнить все, что повелѣваеть ему сдѣлать законъ общины, и никогда не нарушить его предписанія". Послѣ произнесенія этой присяги, его торжественно провозглашають чиновиикомъ муниципін.

Такъ жители мунициній себѣ въ правители избирали при Домиціанѣ тѣхъ, кого они желали. Такія сцены комицій и народныхъ собраній, о которыхъ въ Римѣ остались лишь отдаленныя воспоминанія, были живою дѣйствительностью на разстояніи иѣсколькихъ верстъ отъ его стѣнъ. Лестно было состоять должностнымъ лицомъ, даже въ какомъ инбудь забытомъ городишкѣ; обитатели этого городишка прензводили выборы свободнымъ голосованіемъ. Поэты совершенно неправы, съ такимъ презрѣніемъ разсказывая о бѣдныхъ преторахъ въ Фунди и объ оборванныхъ эдилахъ въ Улубрахъ ¹); все-же больше чести было быть избранникомъ своихъ согражданъ даже въ Фунди и въ Улубрахъ, чѣмъ заслужить избраніе въ императоры, носящіе имя Тиберія или Нерона. Вотъ, почему муниципальныя должности

<sup>1)</sup> Горацій, Sat., 1, 5, 34. Ювеналь; X, 102.

были предметомъ ожесточенныхъ споровъ. Разгоралось тщеславіе, завязывалась ярая борьба. Римляне, охотники посмѣяться, называли эти сцены выборовъ—бурями въ стаканѣ воды, fluctus in simpulo 1).

Дъйствительно это были бури. Порою въ дъло вмъшивалась интрига, и отношенія партій такъ обострялись, что, за невозмижностью прійти къ соглашенію, приходилось испрашивать у императора то должностное лицо, которое не могли замъстить путемъ выборовъ.

Въ Помпев остались очень любопытные следы такой избирательной горячки. За неимъніемъ газетъ, гдъ бы можно было расхваливать своего кандидата или нападать на чужого, выраженія симпатін и антипатін писались нанвно на ствиахъ. Это было такъ общепринято, что въ ивкоторыхъ мъстностяхъ домовладъльцы должны были защищать бълнану своихъ домовъ противъ наплыва избирательныхъ афишъ. "Прошу, говоритъ одинъ, не писать здёсь ничего". .... "Горе кондидату, чье имя будетъ написано на этой стѣнѣ! пусть онъ никогда не имъетъ удачи!"<sup>2</sup>) Надо думать, что помпейские домовладъльцы были покладливъе 3), потому что тамъ найдено весьма большое количество подобныхъ афишъ на домахъ, и каждый день открываются новыя. Формулы не особенно разнообразны: всегда въ нихъ цёлая корпорація или частный человікь рекомендуеть избирателямь голосовать за своего любимца. Иногда они попросту излагають свою просьбу: "Прошу васъ провозгласить эдиломъ А. Веттія Фирма; Феликсъ желаеть этого". — "Фруктовые торговцы желають имъть дуумвиромъ Голконія Приска". Иногда авторы надписей имбють рошительный видъ людей, знающихъ себъ цъну и увъренныхъ, что ихъ примъръ увлечетъ многихъ: "Фирмъ голосуетъ за Марка Голконія. — Рыбаки провозглашаютъ Попидія Руфа". Они не забываютъ упомянуть о добродътеляхъ того, кого они предлагаютъ. Они всегда утверж-

¹) Циц., De leg., III. 16.

<sup>2)</sup> Orelli, 6976.
3) Были, однако, и въ Помиеѣ люди, которыхъ раздражала эта манія писать на стѣнахъ; одинъ изъ нихъ выразилъ свое неудовольствіе слѣдующимъ двустишіемъ;

Admiror, o paries, te non cecidisse ruinis Qui tot scriptorum taedia sustineas.

Corp. insc. lat., IV. 1904.

дають, что тоть и умень, и честень, и вообще достоинь сана, котораго онъ проситъ, что онъ рожденъ на благо республики и т. д. "Мы вебхъ кандидатовъ называемъ честными людьми", говоритъ Сенека. Таковъ быль обычай, и эти пристрастныя похвалы никого пе обманывали. Въ Помпет чуть не у каждаго человъка есть свой кандидатъ, котораго тотъ и указываетъ. Встрвчаются кандидаты пирожниковъ, поваровъ, садовниковъ, торговцевъ соленіями, земледѣльцевъ, погонщиковъ, шерстобитовъ и, что еще удивительнее, игроковъ въ мячъ и гладіаторовъ. Есть кандидаты школьныхъ учителей, которые не всегда ограждены своей профессіей отъ промаховъ и ороографическихъ ошибокъ 1). Наконецъ есть кандидаты отъ женщинъ, которыя присоединяются къ мужьямъ или къ дътямъ или даже отваживаются указывать и сами но себъ то должностное лицо, которое онъ предночитаютъ иногда въ очень ръшительномъ топъ: Hilario cum sua rogat. — Sema cum pueris cupit. — Fortunata cupit. — Animula facit и т. д. Очевидно, женщины не голосовали въ Помиев, также какъ и гладіаторы; тёмъ не менёе онё имёли симпатіи къ опредёленнымъ кандидатамъ и присваивали себъ право рекомендовать ихъ законнымъ избирателямъ 2).

Если въ Помпев и въ другихъ мъстахъ изъ за муниципальныхъ должностей шла такая борьба, то это отнюдь не ради ихъ прибыльности. Никто изъ чиновниковъ жалованья не получалъ; напротивъ, они сами платили, чтобы быть избранными. Разница въ этомъ отношени между ними и нашими чиновниками очень ясно выступаетъ изъ того, какой смыслъ, имъло слово гонораръ тогда, и какой оно имъетъ теперъ у пасъ. Въ настоящее время оно обозначаетъ вознагражденіе, по лучаемое должностнымъ лицомъ за свои труды; тогда это была сумма денегъ, которую давалъ избираемый въ признательность за честь, оказываемую избраніемъ, honoraria summa. Эта сумма,

<sup>1)</sup> Corp. insc. lat., IV, 698. Valentinus cum discentes suos rogat.

<sup>2)</sup> Г. Генценъ (Henzen) думаетъ, что эти избирательныя афиши писались не столько по непосредственному желанію гражданъ, сколько по желанію самихъ кандидатовъ, которые этимъ способомъ хотѣли подогрѣть усердіе избирателей. Нѣкоторые изслѣдователи этихъ афишъ считали возможнымъ признать, что всъ онѣ првнадлежатъ одной рукѣ. Безъ сомнѣнія существовали избирательные каллиграфы, которые въ пужное время являлись къ услугамъ всѣхъ кандидатовъ. См. Corp. insc. lat., IV, р. 10.

измѣняющаяся смотря по значительности города 1), была еще наименьшею изъ тъхъ издержекъ, какія влекло за собою вступленіе въ ту или иную должность. Отъ того, кто получиль голоса своихъ сограждань, требовалось еще много другаго. Наименте богатые въ самыхъ жалкихъ мунициніяхъ угощали своихъ избирателей киняченымъ виномъ и пирогами. Съ утра до вечера бъдняки имъли право пировать на счетъ своихъ эдиловъ или дуумвировъ. "Другъ, говорить одна надпись, требуй вина и пироговъ, тебъ будуть давать ихъ до шестого часа. Пеняй на себя, если ты придешь слишкомъ поздно "2). Съ декуріонами обращались, конечно, лучше, чемъ съ чернью. Этихъ приглашали на публичный пиръ, а согражданамъ ихъ доставляли случай видъть церемонію ихь объда. Но иногда такая щедрость распространялась и на весь народъ, и въ концъ угощенія производилась раздача денегъ, въ которой всв принимали участіе: каждый получалъ смотря по тому, какое положение онъ занималъ въ городъ. Декуріонамъ давали 20 сестерцій (4 фр.), членамъ изв'єстныхъ религіозныхъ и коммерческихъ ассоціацій (augustales, mercuriales)—10 сестерцій (2 фр.), а всъмъ остальнымъ гражданамъ 8 сестерцій  $(1.6 \text{ фр.})^3$ ). Но болъе всего дорожилъ народъ всякаго рода играми, на которыя и нужно было давать средства. Приходилось устраивать скачки, борьбу атлетовъ, бой гладіаторовъ, или даже всѣ эти зрѣлища заразъ. Въ моменты выборовъ, повидимому, первою обязанностью богатаго человъка считалось, чтобы онъ даже разорился на угощение и развлеченіе своихъ согражданъ.

Однако подобной щедрости было еще недостаточно, чтобы затмить своихъ соперниковъ и удовлетворить избирателей. Народъ требовалъ, чтобы къ этимъ пирамъ, къ этимъ праздникамъ присоединены были благодъянія болье прочныя и серьезныя: въ большинствъ случаевъ сановникъ предпринималъ на свой счетъ какія нибудь общественныя работы. То онъ строилъ или исправлялъ дороги на протяженіи пъсколькихъ миль; если онъ при этомъ вымащивалъ ихъ новыми кам-

<sup>1)</sup> Въ африканскомъ городкѣ Каламѣ гонораръ за самыя высокія должности повплимому былъ 3000 сестерцій (600 франковъ).

<sup>2)</sup> Orelli, 7083: mulsum, crustula, municeps, petenti in sextam tibi dividentur horam. De te tardior aut piger querere.

<sup>3)</sup> Orelli, 3858.

иями, а не остатками отъ старыхъ разрушенныхъ построекъ, то онъ объ этомъ заявлялъ съ особымъ подчеркиваньемъ <sup>1</sup>); то онъ проводилъ воду въ свою муниципію; водопроводы прокладывались по улицамъ и илощадямъ и за извѣстную періодическую плату даже въ частныхъ домахъ <sup>2</sup>). Чаще всего вновь избранный сановникъ бралъ на себя постройку или реставрацію какого нибудь памятника; самые красивые намятники, которые только были открыты въ Помпеѣ,—напр. храмы Фортуны и Изиды, портики и театръ, были построены простыми обывателями. Одна надпись въ Остіи сообщаєтъ, что такойто сановникъ, независимо отъ общественныхъ угощеній, раздачи денегъ и всевозможныхъ зрѣлищъ, единственно на свой счетъ вымостилъ длинную улицу, построилъ или исправилъ иять храмовъ, воздвигнулъ на рынкѣ массивное зданіе, гдѣ хранились общественные вѣсы, а на форумѣ соорудилъ мраморную трибуну <sup>3</sup>).

Въроятно и въ другихъ мунициніяхъ имперін было тоже, что и въ Помпет и въ Остін; для богатыхъ гражданъ повсюду считалось дъломъ чести украшать тотъ городъ, который избралъ ихъ въ сановники. Большая часть памятниковъ, украшавшихъ тогда провинціи и отъ которыхъ остались такія чудныя развалины, были воздвигнуты такимъ образомъ, безъ всякихъ затратъ со стороны государства и муниципін. Императоры всёми силами поощряли такого рода щедрость. Римляне очень любили пышность во всѣ времена: вкусъ ко всему блестящему и представительному быль одною изъ чертъ ихъ характера, но императорское правительство дорожило этимъ еще больше, чёмъ республика. Какъ извъстно, монархическій режимъ даже характеризуется особымъ влеченіемъ къ номпъ и блеску. Противъ тъхъ, которые покупали старинныя зданія, чтобы разрушать ихъ и извлекать прибыль изъ матеріаловъ, издавались суровые законы. Особенно горячо преследуя то, что называлось постыдной и кровавой торговлей (foedum, cruentum genus negotiationis), эти законы не только стараются охранять следы прошлаго, они главнымъ образомъ стремятся убрать съ глазъ долой развалины, которыя могли бы навести

<sup>1)</sup> Orelli, 3316: silicibus e montibus excisis non e dirutis monumentis.

Orelli, 5326.
 Orelli, 3882.

недоброжелателей на мысль, что для счастья имперіи чего-то недостаеть. Всв эти памятинки, такъ ревниво оберегаемые отъ разрушенія, какъ бы доказывали, что люди среди нихъ—благоденствуютъ 1). Вотъ почему они такъ ревностно и сохранялись. Послѣ страшныхъ общественныхъ кризисовъ, какъ только имперія могла вздохнуть въ безопасности, первою заботой новаго государя было исправление старыхъ зданій, пострадавшихъ во время безпорядковъ, и сооруженіе новыхъ. Такъ поступали одинъ за другимъ Августъ, Веспасіанъ и Нерва; послѣдній произнесъ даже рѣчь, которую Плиній паходиль прекрасной, чтобы побудить всехъ къ щедрости; онъ самъ подаваль въ этомъ примѣръ <sup>2</sup>). Богачи подражали государю; они усердно прибъгали къ этому дорого стоющему, но върному средству, чтобы завоевать расположение своихъ согражданъ и милость властелина. Такимъ образомъ мало по малу вся имперія покрылась множествомъ ивиныхъ памятинковъ. Удивленіе, которое они намъ внушають, еще болъе возрастаетъ, если вспомнить, что они общественной казиъ, въ большинствъ случаевъ, ничего не стоили, а построены частными лицами. Съ большихъ городовъ брали примъръ и ничтожные поселки; деревии, окружающія Верону или Нимъ старались воспроизводить памятники последнихъ, подобно тому, какъ Нимъ и Верона копировали памятники Рима. Повсюду строились театры, храмы, водопроводы. Одна надпись сообщаеть намъ про маленькій городокъ въ Апеннинахъ, имя котораго не встръчается ин у одного географа ин древняго, ин новаго, что онъ одновременно исправилъ и свою цементную стѣну, и портикъ, и храмъ 3). Тайна этой удивительной для насъ роскоши заключается именно въ томъ, что всъ содъйствовали ей: полезныя работы и дорогія постройки не возлагались исключительно на государство и на общину, большую часть ихъ брали на себя частныя лица. Они тратили свои громадныя состоянія, чтобы оставить неизгладимыя воспоминанія о томъ времени, когда они исправляли общественныя должности; каждый хотъль отличиться передъ другими, и это соревнованіе оказывалось выгодно встмъ.

3) Orelli, 3270.

Orelli, 315: monumenta quibus felicitas orbis terrarum splendet.
 Плиній, Epist., X, 24.

Но хотя муниципальные сановники принимали на себя и громадныя издержки, все же обезоружить недовольныхъ имъ удавалось далеко не всегда. Сколько они ни старались кормить и веселить своихъ согражданъ, сколько ни воздвигали великоленныхъ зданій, все же находились люди, которые всегда жаловались. Щедроты какого нибудь эдила или дуумвира опи сравнивали съ щедротами сановниковъ, которые были до нихъ. Сколько ни старались ихъ удовлетворить, они всегда находили, что вино и пироги недостаточно вкусны, что гладіаторовъ слишкомъ мало, что зданія не вполив великолюны. Ради нихъ раззорялись, по удовлетворить ихъ все же было нельзя, и они не стъснялись высказывать свое недовольство. Въ лубрахъ найдена надинсь, содержащая имя должностного лица, а рядомъ съ нею, но другой рукой, высъчены слъдующія слова: "это жуликъ" 1). Въ сатиръ Петронія есть очень забавное изображеніе одного изъ такихъ недовольныхъ людей въ маленькомъ городкъ. Портретъ списанъ съ натуры, и до сего дня еще не потерялъ жизненности. Человъкъ этотъ обвиняетъ бласть во всемъ, что съ нимъ случается, иногда не безъ основанія, а иногда и ошибочно, -- смѣшивая причины и слѣдствія, и тъхъ, кто исполняетъ, съ тъми, кто приказываетъ. Дорогъ ли хлъбъ, трудно ли живется, дурна ли погода, сухо ли, мокро ли, — все это вина эдила или дуумвира; они сговорились съ поставщиками, они продають барышникамъ, они пренебрегають молитвами или процессіями; одинмъ словомъ, это воры и нечестивцы. "Пусть бы мнѣ попались, говоритъ сотрапезинкъ Трималхіона на своемъ народномъ наръчін, эти жалкіе эдилы, которые за одно съ булочниками сговариваются морить насъ голодомъ. Тебѣ и миѣ!--говорятъ они между собой, а бъдные маленькіе люди страдають, тогда какъ ихъ огромныя челюсти всегда веселятся. Отчего у насъ сановники уже не тѣ львы, которыхъ я засталъ здъсь, прівхавъ? Воть когда хорошо жилось! Я помию Сафинія, — знаете, того, что жиль близь старой тріумфальной арки... Надо было видъть, какъ онъ не церемонился со своими коллегами въ курін, какъ онъ рѣзалъ имъ правду въ глаза безъ околичностей! Когда онъ ораторствоваль на форумъ, его голосъ становился

<sup>1)</sup> Orelli, 4942.

силень, какъ труба. А все таки опъ со всѣми учтиво здоровался; опъ всѣхъ называлъ по имени; когда онъ съ тобой говорилъ, можно было подумать, что это такой же бѣднякъ, какъ нашъ братъ.—Вотъ отчего и хлѣбъ въ тѣ времена чуть не даромъ отдавали. За одинъ ассъ можно было купить такой большой хлѣбъ, что два человѣка едва могли прикончить его, а теперь намъ продаютъ хлѣбы меньше бычачьяго глаза. День ото дня все идетъ хуже. — Это мы виноваты; зачѣмъ мы взяли себѣ негоднаго эдила, который насъ всѣхъ готовъ продать за ассъ? Онъ себѣ пируетъ дома, онъ беретъ со всѣхъ; миѣ извѣстенъ субъектъ, кто далъ ему тысячу динаріевъ. Ахъ, еслибъ у насъ хватило духу, онъ бы посбавилъ гордости; но вѣдь дома мы храбры, какъ львы, а на улицѣ трусливы, какъ лисицы. Я ужъ проѣлъ всѣ свои пожитки; если такъ дальше пойдетъ, придется продать свою лавку 1) ".

Впрочемъ, недовольныхъ было меньшинство. Города принимали обыкновенно съ благодарностію щедроты своихъ сановниковъ; многія надинен свидътельствуютъ, что эта благодарность высказывалась часто съ большимъ энтузіазмомъ. Горожане получали хорошіе об'вды и пышныя зрѣлища, а отплачивали за нихъ почестями и комплиментами. Такого щедраго сановника осыпали похвалами до самой смерти; когда онъ умиралъ, ему устранвали публичныя похороны, при которыхъ часто сжигали до десяти фунтовъ благовоній, а семья его получала въ подарокъ нъсколько футовъ муниципальной земли около какой-нибудь большой дороги для ностройки его гробницы. Порою благодарность шла еще дальше. Когда какой нибудь дуумвирь или quinquennalis проявляль изъ ряда выходящую щедрость, декуріоны собирались въ храмъ и здъсь постановляли воздвигнуть щедрому сановнику конную статую; въ то же время народъ собирался на форумъ и рѣшалъ поставить пѣшую статую 2). Оба эти голосованія сопровождались гиперболическими похвалами; такіе декреты составлялись въ пышныхъ и торжественныхъ выраженіяхъ, какими любили выражаться въ маленькихъ городишкахъ не хуже, чёмъ въ римскомъ сенатъ. Но и въ этихъ случанхъ опять таки страдалъ кошелекъ несчастнаго

<sup>1)</sup> Петроній. Sat., 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) OreÎli, 3856.

сановника. Въ обычав было, чтобы опъ, оставаясь великодушнымъ до конца, отказался отъ щедротъ муниципін; осчастливленный честью, которую ему оказывали, онъ не допускаль своихъ согражданъ до издержекъ honore contentus, impensam remisit, была употребительная формула. Это значило, что онъ воздвигалъ объ статуи на свой счетъ и такимъ образомъ воздавалъ почести самъ себъ; затъмъ, когда наступалъ день освященія статуй, нельзя было обойтись безъ публичныхъ угощеній и великолъпныхъ празднествъ для декуріоновъ и для народа, которые такимъ образомъ, не истративъ ни гроша, имъли возможность проявить свою признательность и даже извлечь изъ нея нъкоторую выгоду.

Но, спрашивается, въ такомъ случав, зачемъ было такъ упорно домогаться столь дорого стоющихъ почестей? — Чтобы понять это, нужно знать, какъ люди тогда были привязаны къ своимъ роднымъ городишкамъ, въ которыхъ протекала вся ихъ жизнь. Въ тъ времена сношенія были не такъ легки и горизонть ограничените, чтмъ теперь, и поэтому привязанность не такъ разбрасывалась. Естественно, что чувство любви болье всего сосредоточивалось на тъхъ мъстахъ, гдъ человъку приходилось прожить весь свой въкъ. Если стоики называли себя гражданами всего міра, то они ділали это только въ силу философской абстракцін; теперь мы безъ труда дёлаемся таковыми, благодаря легкости путешествій и быстрот'в сообщеній, связывающихъ между собою всё народы. Наша жизнь чрезвычайно растянулась въ ширь. Мы оставляемъ частичку ея въ посъщаемыхъ нами странахъ: понятно, что ея остается нъсколько менъе для той страны, гдъ мы родились. Когда кое что почитаешь, кое что увидишь, сейчасъ же возникають сравненія, а инчто такъ не портить удовольствій, которыя случается испытывать, и мёстности, гдё приходится жить, какъ мысль объ удовольствіяхъ, которыя пережиты только въ мечтахъ, или о странахъ, которыя промелькнули передъ пами во время путешествій.

Въ древности, когда люди охотиве сидвли на мвств, всв воспоминанія, вся привязанность сосредоточивалась на одномъ городв. Его любили твмъ горячве, что печего было любить, кромв него. Даже тв, которыхъ честолюбіе заставляло покинуть родной городъ и искать карьеры въ Римв, не забывали его. Цицеронъ, будучи уже сенато-

ромъ и консуларіемъ, съ ифжной заботливостью занимался дфлами маленькой муниципін, откуда произошла его сомья. Къ концу своей жизни онъ говорилъ своему другу, Аттику, указывая на Аришнумъ: "Вотъ мое настоящее отечество и отечество моего брата; здёсь мы родились отъ старинной семьи; здёсь живутъ наши домашийе боги и воспоминанія нашихъ предковъ. Видишь этоть домъ: его построилъ мой отець, въ немъ онъ жилъ, предаваясь научнымъ занятіямъ. На этомъ самомъ мъсть нъкогда стоялъ другой, меньше и проще, похожій на домъ Курія у Сабинянъ; мой прадёдъ жиль въ немъ, когда я родился. Поэтому-то, всякій разъ, когда я увижу эту страну, въ глубинъ моей души просыпается, не знаю, какое то тайное чувство, которое делаетъ мит ее миле встхъ другихъ 1). Еще съ большею нъжностью относился человъкъ къ своей муницинін, какая бы она ни была маленькая и ничтожная, если онъ ее никогда не покидалъ, если все честолюбіе его ограничивалось скромными должностями, которыя она могла ему предоставить. Ему лестно было пользоваться въ ней почетомъ и популярностью, пріобръсти громкое имя среди своихъ согражданъ-было его счастьемъ. Жители Рима охотно смвялись надъ сановниками мелкихъ городковъ и надъ ихъ величественною осанкой; но это не уменьшало ихъ гордости, когда они подобно консуламъ, проходили по улицамъ, одътые въ претэксту и латиклавъ. Даже простой sevir августальской ассоціацін, т. е. нічто вроді предсідателя филантропическаго общества, считаль себя важной особой, когда онъ быль одъть въ свою бълую одежду, а передъ нимъ шель его ликторъ 2). Если въ большихъ городахъ такъ сильно желаніе быть въ первомъ ряду, имъть больше значенія, чъмъ другіе, то въ маленькихъ городкахъ оно, пожалуй, еще сильнее. Такъ какъ здёсь вев понимають толкъ въ отличіяхъ, то они доставляють болье осязательныя радости. Къ удовольствио господства, власти присоединяется удовлетворенное чувство, вызываемое сознаніемъ, что кругомъ тебъ завидують. Это удовлетворение покупалось тогда довольно дорого; но извъстно, что тщеславіе не жальеть издержекь.

Впрочемъ, не одно тщеславіе влекло людей къ муниципальнымъ

De leg., II, 1.
 Петроній, Sat., 65.

должностямъ, — онъ доставляли болъе серьезныя преимущества. Для честолюбцевъ, мечтавшихъ о великой роли, эти должности служили первымъ этапомъ по пути къ дальнейшимъ почестямъ. Кто былъ первымъ въ своей муниципін, тоть могь играть роль и въ государствъ. Ничто не мъщало сыновьямъ какого пибудь дуумвира маленькаго городка, въ какой бы странв они ни родились, питать самыя широкія надежды. Кто чувствоваль влеченіе и способность пойти далъе своихъ отцовъ, могъ попытать удачу и часто достигалъ ея. Онъ могъ быстро сдълать карьеру въ легіонахъ, особенно, если принадлежалъ къ какому нибудь старинному и уважаемому роду. Если онъ былъ храбръ и уменъ, то становился военнымъ трибуномъ. Отсюда была прямая дорога къ гражданскимъ и финансовымъ должностямъ; можно было сделаться прокираторомо Цезаря или занять административную должность въ провинціяхъ. Такимъ образомъ, напр., Ноній Бальбъ, именемъ котораго полны падписи Геркуланума, а статуями улицы, впоследствін управляль Критомъ и Керенанкой. Боле счастливые достигали консульства, какъ напр. Агрикола, происходившій изъ колоніи Frejus; были и такіе, которые стали императорами, напр. испанецъ Траянъ и африканецъ Северъ.

Итакъ состояніе муниципій въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. было цвѣтущее; и въ общемъ онѣ пичего не потеряли съ водвореніемъ имперіи. Населеніе провинцій и раньше не пользовалось тѣми правами, которыя императоры отняли у населенія Рима. Римскимъ гражданамъ, жившимъ въ Помпеѣ, легко было перенести уничтоженіе комицій на Марсовомъ полѣ, въ которыхъ они по дальности разстоянія все равно не могли принимать участіе. Древніе народы не имѣли понятія о томъ, что теперь называется представительнымъ правленіемъ, при которомъ отъ инчтожиѣйшаго поселка до столицы государства, всѣ равно участвуютъ въ государственномъ управленіи черезъ своихъ выборныхъ 1).

Такія сложныя системы были тогда неизв'єстны. Только одни граждане Рима могли участвовать въ верховномъ управленіи госу-

<sup>1)</sup> Повидимому Августъ думалъ установить нѣчто вродѣ представительнаго режима. Светоній сообщаетъ, что онъ позволилъ декуріонамъ италійскихъ городовъ присылать въ Римъ свон голоса запечатанными. Ихъ должны были распечатывать въ день комицій и принимать въ разсчетъ прп выборахъ (Свет., Aug., 46), но неизвѣстно, пользовались ли когда нибудь декуріоны этимъ позволеніемъ.

дарства, утверждать законы, избирать должностныхъ лицъ, поэтому они один только и испытывали тиранію цезарей. Республика не нашла средства запитересовать жителей провинціи въ центральномъ управленін; естественно, что они остались равнодушны къ ея паденію. Такъ какъ и въ періодъ имперіи провинціи сохранили муниципальную независимость и право избранія м'єстных задолжностных злиць, то он'є едва замътили измънение политическаго строя; или скоръе измънение это коснулось ихъ только благодътельными своими сторонами. При повомъ правленін провинцін не подвергались такимъ политическимъ безпорядкамъ, были болъе увърены въ завтрашнемъ диъ, а безопасность дала имъ богатство. Такимъ образомъ въ тъхъ статуяхъ и храмахъ, которые повсюду воздвигались императорамъ умершимъ или живымъ, было меньше лести, чъмъ это принято думать. Провинціп чтили императоровъ какъ верховную власть, предъ которой умолкала вражда партій и которая дала возможность всёмъ у себя дома мирно пользоваться своею свободой и своимъ достояніемъ. Всѣ императоры были одинаково чтимы въ провинціяхъ, потому что всѣ они оказывали имъ тъ же услуги. Какъ дурные, такъ и хорошіе государи одинаково поддерживали общественное спокойствіе. Какой нибудь городокъ въ Галлін или въ Испанін не страдаль отъ ихъ безумствъ: до него едва доходилъ слухъ о нихъ 1); онъ видълъ въ императоръ только власть, покровительствующую его муниципальнымъ привилегіямъ, и не желалъ ея паденія.

# IV.

Римъ. — Какъ римляне приняли водвореніе имперіп. — Начало царствованія Августа. — Возникновеніе опнозицін.

Мы только что видёли, что ни въ войскахъ, ни въ провинціяхъ, ни въ муниципіяхъ имперія не находила систематической оппозицін; съ перваго взгляда кажется, что таковой не было и въ столицѣ. Если

<sup>1)</sup> Когда Филонъ былъ отправленъ посломъ отъ Іуден къ Калигулѣ (Филонъ Leg., 9), тамъ еще не слышали о жестокостяхъ Тиберія, и его царствованіе считали такимъ же счастливымъ, какъ царствованіе Августа. «Хорошіе государи, говоритъ Тацитъ, дѣлаютъ добро всему міру, дурные дфлаютъ зло особенно вокругъ себя» (Hist., IV, 74).

держаться въ ибкоторомъ разстоянін и только издалека прислушиваться къ голосамъ раздающимся въ Римъ, то слышишь одинъ хоръ похваль. Всемъ государямъ, худшимъ также, какъ и лучшимъ, воздается неизм'вино одинаковое поклоненіе. Сенатъ истощается въ усиліяхъ, чтобы придумать въ честь ихъ новую лесть; великія жреческія коллегін во всёхъ своихъ молитвахъ упоминаютъ имя императора, каково бы оно ни было; когда императоръ убзжаетъ изъ города, вездъ воздвигаются алтари фортинь возвращенія; какъ только онъ захвораеть, повсюду даются объты Сильвану или Эскулапу. Въ циркъ, въ театръ народъ осыпаетъ его криками одобренія. Самые именитые граждане толнятся на скатахъ Палатинскаго холма, чтобы привътствовать его при пробужденін. Повсюду ему ставятся статун, ему строятъ тріумфальныя арки, его именемъ называются мъсяцы года, на обратной сторонъ его монетъ чеканятъ изображение всеобщаго счастья. Знаменитые поэты осыпають его самыми преувеличенными комплиментами. Причисливъ Августа при его жизни къ созвъздіямъ, Вергилій возв'ящаеть, что Скорпіонь нівсколько сжался, чтобы дать мівсто новому свътилу. Луканъ совътуетъ Нерону, когда онъ будетъ богомъ, стать какъ разъ посреднив неба: а то, если онъ будетъ слишкомъ давить на одну изъ сторонъ небеснаго свода, ось міра согнется подъ тяжестью такого великаго государя, и равновъсіе вещей нарушится. Марціалъ совершенно серьезно вопрошаетъ, обладалъ ли когда нибудь Римъ большей славой и свободой, чёмъ при Домиціанв. Судя по одному оффиціальному энтузіазму, можно подумать, что всв эти люди въ высшей степени счастливы; общее довольство повидимому не оставляеть мъста ни мальйшей жалобъ.

Одно время этоть энтузіазмь быль дѣйствительно искреннимь. Намъ кажется, нельзя отрицать, что, въ первые блестящіе годы, слѣдовавшіе за побѣдой при Акціумѣ, имперія встрѣтила хорошій пріемъ не только въ народѣ, который способствоваль ея побѣдѣ, но и въ самой аристократіи, которая вначалѣ боролась съ нею. Всѣ эти знатные господа, неосмотрительно взявшіеся было за оружіе, по словамъ Катона, болѣе дорожили своими живорыбными садками, чѣмъ судьбой республики; молодые аристократы, отправляясь въ лагерь Помпея, думали, какъ французскіе эмигранты 190 года, что уѣзжаютъ

лишь на ибсколько мбсяцевъ, и всюду говорили, что вернутся осенью ъсть тускуланские финики, а гроза междуусобной войны продержала вдали отъ родины и отъ привычныхъ удовольствій долгіе и долгіе годы. Поэтому то всв они были отъ души признательны Августу, который позволиль имъ безопасно возвратиться по домамъ, вернулъ имъ ихъ дворцы на Целійскомъ и Квиринальскомъ холмѣ, ихъ Пренестскія и Тибурскія виллы, представленія въ театрѣ и циркѣ, прогулки въ портикахъ, вечернія гулянія по Марсову полю, блестящія весеннія празднества въ Байяхъ. Взрывъ благодарности и энтузіазма встрѣтиль молодого Августа, который послѣ столь безпокойныхъ льть водвориль мирь на земль. "Это богь, твердили всь вслыдь за Вергиліемъ, и каждый мъсяцъ новая жертва будетъ закалываема на его алтаръ". Благодаря добротъ этого божества, которое освободило граждань отъ ихъ обязанностей, оставалось думать лишь о поков и радостяхъ. Какъ часто случается послё великихъ кризисовъ, грозившихъ опасностью всему обществу, люди беззавътно отдавались блаженству существованія и съ жадностью упивались тіми благами, которыхъ они такъ долго были лишены. Такъ было и здёсь: тотъ свётскій кругъ, для котораго Овидій быль любимымъ поэтомъ, для котораго онъ написаль Ars amandi, всецьло отдавался радостямъ настоящаго; эти свътскіе люди не сожальли ни о чемъ прошломъ и отъ всей души благодарили того, кто возвратиль имъ ихъ удовольствія.

Но вообще довольство продолжалось недолго. Какъ бы весело ни жилось, удовольствія въ концѣ концовъ начинаютъ тяготить, а миръ надоѣдаетъ; нѣтъ ничего утомительиѣе на свѣтѣ, какъ долгій покой. По мѣрѣ того, какъ отдалялся громъ междоусобныхъ войнъ, уменьшалась и благодарность къ Августу, который водворилъ миръ и спокойствіе въ имперіи. Новое поколѣніе, рожденное послѣ битвы при Филиппахъ, не пережившее проскрипцій, находило меньше прелести въ общественномъ спокойствіи, такъ какъ оно инкогда не пер еставало имъ пользоваться. Все это были неглупые люди, которые, едва отдышавшись отъ своего страха, возвратились къ своимъ естественнымъ инстинктамъ, и вновь начали фрондировать и злословить,—недостатокъ, отъ котораго они никогда не исправились. Имперія захватила общество въ моментъ самаго широкаго развитія образованности; ли-

тература и искусство были во всемъ блескъ; такія условія неблагопріятствовали установленію цезарей. Чтобы терпъть ее безъ ропота, чтобы одобрять всв ея решенія, нужно совершенно отказаться отъ собственнаго сужденія, а этой добродьтели просвъщенные люди достигають не безъ труда. Ничто такъ не поддерживаетъ деспотизмъ, какъ невѣжество; напротивъ, литературныя занятія развиваютъ извѣстную независимость мысли, а, чёмъ развите умы, темъ они подвижите, требовательиве, твмъ трудиве ими управлять. Къ тому же Августъ становился старъ; несчастье не разъ поражало его семью, его дъти умерли, его оружіе не всегда было поб'ядоносно; однимъ словомъ, престижъ первыхъ лътъ палъ. Люди устали удивляться и принялись критиковать и жаловаться. Что подобныя жалобы оказывали дъйствіе на общественное мивніе, доказывають попытки заглушить ихъ; если Августь, который до сихъ поръ пренебрегалъ выраженіями недовольства, пересталъ уже быть терпимымъ, — значить онъ замътилъ, какое впечатлъніе они произвели на публику. Тотъ день, когда онъ почувствовалъ необходимость прибъгнуть къ суровымъ мърамъ противъ недовольныхъ, можно считать днемъ рожденія опнозицін: онъ попытался по крайней мъръ помъщать ея росту; онъ обнародовалъ строгій законъ противъ письменных диффамацій, онъ изгоняль авторовъ и сжигаль кипги 1). Хотя эти строгости, и не имѣли результата, но ихъ важно отмѣтить, потому что онв точно указывають намъ моментъ, когда въ изящномъ свътскомъ кругу Рима пачалась противъ цезарей оппозиція, которой суждено было прожить столько же, сколько жили сами Цезари.

<sup>1)</sup> Діонъ, IV 10. Сенека. Controv., V.

#### ТЛАВА П.

# Оппозиція свътскихъ людей.

## I.

Цезаризмъ.—Современники въ принципѣ не признаютъ его деспотическимъ режимомъ.—Какимъ образомъ онъ часто становился таковимъ.—Цезаризмъ скорѣе плохо ограниченъ, чѣмъ не ограниченъ.—Опасности, проистекавшія нать отсутствія опредѣленнихъ границъ власти цезарей.— Опиозиція причастна къ недостаткамъ правительства.—Опиозиція не выражалась открыто и не вылилась ни въ какую политическую корпорацію.

Мы видѣли, что недовольные были только въ Римѣ. Постараемся узнать, чего они хотѣли, что они порицали, какимъ образомъ, въ какой формѣ выражались ихъ жалобы и желанія. А для этого пужно вспомнить, какой характеръ имѣла императорская власть въ Римѣ: исходя отсюда, мы ноймемъ характеръ онпозиціи.

Точно опредълить понятіе, называемое иезаризмомъ, не такъ легко, какъ кажется. Слово это весьма распространено, оно раздается постоянно при политическихъ столкновеніяхъ въ Европѣ, но, намъ кажется, правильнаго понятія объ этомъ предметѣ не существуетъ. Подъ словомъ "цезаризмъ" обыкновенно представляютъ себѣ нѣчто вродѣ демократическаго деспотизма, т. е. такое абсолютное правительство, гдѣ именемъ парода правитъ одинъ человѣкъ, считающій себя его представителемъ и избранникомъ. Это опредѣленіе справедливо только отчасти. Безъ сомнѣнія, Юлій Цезарь былъ любимцемъ и защитникомъ римской демократіи. Онъ охотно выставлялъ себя продолжателемъ Гракховъ, а, когда ему нуженъ былъ предлогъ, чтобъ произвести нашествіе на Италію, онъ любилъ говорить: "Я прихожу освободить римскій народъ отъ партіи, которая его угнетаетъ 1)". Еслибъ онъ успѣлъ создать прочное учрежденіе, то по

<sup>·1)</sup> Ю. Цезарь, De bello civ., I, 22.

всей въроятности искаль бы для него опоры во всеобщемъ голосованін и въ народной симпатін; но его племянникъ, который и сдѣлался настоящимъ основателемъ имперіи, избралъ другую систему. Онъ присталь къ аристократін и хотёль слыть продолжателемъ ея политики 1). Онъ расточаль ей милости и знаки вниманія. Завоевать симпатін какого нибудь вельможи, который держался въ стороив, -- это онъ считаль для себя важной побъдой: такъ онъ однажды умолялъ Пизона, чтобы тоть удостоиль принять предлагаемое ему консульство <sup>2</sup>). Онъ дълалъ видъ, что управляетъ только посредствомъ сената и ради него 3); онъ хотъль быть только первымъ изъ сенаторовъ (princeps); уже одинь этогь титуль, которымь его величали, указываеть, какой характерь имъль въ виду Августь придать своей власти. Его преемникъ, Тиберій, былъ аристократъ по рожденію и по духу, послёдній нзъ Аппіевъ Клавдіевъ; въ немъ ожила вся гордость этого неукротимаго рода 4). Простой народъ внушаль ему отвращение; онъ даже не бралъ на себя трудъ доставлять народу увеселенія, какъ дёлалъ Августь, и очень небрежно относился къ публичнымъ играмъ. Его глубоко отталкивали всв эти толпы людей, простертыя ницъ вдоль дорогъ по всей Италін въ ожиданін его пробада. Онъ эдиктомъ приказаль жителямь муниципій оставаться дома, когда онъ нутешествуетъ 5). Именно при немъ и народъ былъ лишенъ всякаго участія въ управленін; несмотря на то, что народъ всегда проявлялъ неисчерпаемую податливость, у него отнимають право назначенія должностныхъ лицъ, чтобъ вручить его сенаторамъ. Новые императоры уже не требують отъ народа при своемъ восшествін на престоль извъстнаго рода санкціи своей власти, хотя никто бы не подумаль имъ въ этомъ отказать, — отнынъ лишь сенату принадлежитъ обязанность придавать видъ законнаго провозглашенія тёхъ, кого сажали на пре-

<sup>1)</sup> Это желаніе видно изъ того, что Августъ заботился о возвращеніи сили всімь древнимъ учрежденіямъ, покровительствовалъ оффиціальному культу, запрещалъ распространять званіе гражданина (Dion, LVI, 33), и т. д.

 <sup>2)</sup> Тад., Апп., II, 34.
 3) Это особенно замѣтно въ Анкирскомъ памятникѣ, гдѣ такъ часто повторяется названіе сената, и гдѣ повидимому императоръ только исполняеть его приказанія.

<sup>4)</sup> Tan., Ann., I, 4: vetere atque insita Claudiae familiae superbia.

<sup>5)</sup> Tan., Ann., IV, 67.

столъ козни или насиліе. Неточно, слёдовательно, было бы сказать, что императоры управляли именемъ народа, и называть цезаризмъ

демократической тираніей, какъ это обыкновенно дізлають.

Цезаризмъ былъ скорве монархическимъ правленіемъ, скрывавшимся подъ республиканскими формами. Это смѣшеніе двухъ различныхъ принциповъ было измышлено Августомъ; онъ былъ такъ гордъ своимъ изобрътеніемъ, что постарался указать, съ какого именно момента ведеть начало этотъ режимъ. "Во время моего шестого и седьмого консульства, говорить онь, послё того какъ гражданскія войны были окончены, я отказался отъ власти, вв'ёреной мит съ согласія всёхъ граждань, и отдаль республику въ руки народа и сената 1)". Однако эти слова ни въ какомъ случав не надо понимать буквально. Здёсь идетъ рёчь уже не о томъ старомъ управленіи, разрушенномъ Цезаремъ и Октавіаномъ, которое будто бы въ 726 году отъ основанія Рима возродилось заново; сохранена была только его вившность; но Августъ хотълъ, чтобы эта вившность по крайней мъръ пользовалась уваженіемъ. Онъ не требоваль для себя шкакой новой чрезвычайной власти <sup>2</sup>); онъ упорно отказывался отъ диктатуры, или отъ пожизненнаго консульства и бранилъ народъ, который однажды въ театръ назвалъ его владыкой 3). Но и не имъя этого имени, онъ все же быль имъ; титулы, отъ которыхъ онъ отказывался; нисколько не увеличили бы его силы. Хотя повидимому инчего не изм'внилось, на самомъ дълъ ничто не осталось въ прежнемъ видъ. Сохранивъ прежнихъ должностныхъ лицъ, государь оставилъ имъ лишь твнь власти, а всю фактическую ея силу взялъ себъ 4). Еще существовали народные трибуны, но трибунскую власть государь заставилъ присвоить себъ. Сенатъ назначалъ правителей въ подчиненныя ему провинцін, но государь наблюдаль за чиновинками сената, какъ за своими собственными. Онъ набиралъ войска и командовалъ ими, онъ рѣшалъ вопросы

<sup>2</sup>) Mommsen, Mon. Ancyr., стр. 100 и слъд.

<sup>1)</sup> Mon. Ancyr., 34: In consulatu sexto et septimo postquam bella civilia extinxeram, per eonsensum universorum potitus rerum omnium rempublicam ex mea potestate in senatus populique romani arbitrium transtuli.

<sup>3)</sup> Свет. Aug., 53.
4) Тац., Ann., III, 60: Sed Tiberius vim principatus sibi firmans imaginem antiquitatis senatui praebebat, и въ другомъ мфстф (II, 55): cuncta legum et magistratuum munio in se trahens.

мира и войны, онъ быль освобождень отъ обязанности повиноваться законамъ, которые стѣсияли его исключительную власть, наконецъ, онъ имѣлъ "право во всѣхъ дѣлахъ, частныхъ и общественныхъ, человѣческихъ и божественныхъ дѣлать все, что считалъ полезнымъ въ интересахъ государства" 1). Вотъ какимъ образомъ Августъ "отдалъ республику въ руки сената и народа". Один льстецы или глупцы могли быть обмануты виѣшностью и утверждать, что онъ воззвалъ къ новой жизии прежий образъ правления 2). Другіе хорошо знали, какъ назвать новый режимъ, и говорили вмѣстѣ съ Тацитомъ, что имперія, несмотря на республиканскія формы, по существу есть ничто иное какъ монархія, haud alia re romana quam si unus imperitet 3).

По своему существу однако это не была абсолютная монархія. Она могла стать таковою и дъйствительно часто становилась ею, но въ принципъ она не должна была быть абсолютной. Таково мивніе Тацита и всёхъ лучшихъ умовъ того времени. "Не слёдуетъ смёшивать принципата съ деспотизмомъ" <sup>4</sup>). Теперь намъ очень трудио ихъ раздълить, и римская имперія кажется намъ однимъ изъ наиболъе закопченныхъ типовъ деспотическаго правленія. Намъ почти невозможно понять, какъ тъ, которые видъли имперію вблизи и страдали отъ нея, могли судить о ней иначе. Намъ кажется весьма страннымъ. что Тацитъ заставляетъ говорить Гальбу, послъ Тиберія и Нерона, будто "Римляне не могутъ выпосить ин полной свободы, ни полнаго рабства 5)". Насъ не менъе удивляетъ, когда Діонъ Кассій говоритъ, что когда Калигула посъщалъ маленькихъ восточныхъ деспотовъ, то это производило непріятное впечатлівніе, "потому что боялись, чтобы онъ не научился отъ нихъ быть тиранномъ <sup>6</sup>)". Нужно ли было ему учиться быть тиранномъ, и не достаточно ли было бы ему для этого

2) Такъ напр. Веллей Патеркуль говорить: prisca illa et antiqua reipublicae forma revocata, II, 80.

¹) Takobo comepmanie Lex regia: utique quaecumque ex usu reipublicae majestate divinarum humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit ei agere facere jus potestasque sit.

<sup>3)</sup> Ann., IV, 33.

<sup>4)</sup> Paneg., 45. См. также Тац., Ann., I, 9: non regno neque dictatura sed principum nomine constitutam rempublicam.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) *Hist.*, I, 16.
<sup>6</sup>) LIX, 24.

слъдовать примъру Тиберія? Но Римляне подъ названіемъ тираннін, а иногда и подъ названіемъ деспотіи понимали такое правленіе. гдъ нътъ другихъ законовъ, кромъ капризовъ, гдъ всъ преступленія становятся не только возможными, но и дозволенными, разъ повелитель этого хочеть, гдв является обычнымь, чтобы государи "разрушали города, убивали своихъ братьевъ, женъ и родителей 1)". Несомивино, Римъ былъ знакомъ съ этими преступленіями, императоры не разъ позволяли ихъ себъ, и имперія ихъ терпъла; но если подобныя злодъйства терпълись, то въ то же время ихъ и осуждали; они оскорбляли общественное мивніе, которое втайнів непавиділо ихъ, ожидая возможности во всеуслышаніе заклеймить ихъ. Самоотверженное рабство нъкоторыхъ восточныхъ народовъ, отданныхъ въ добычу причудамъ деспотовъ, которые могли все себъ позволить, не встръчая противодъйствія и не возбуждая ропота, —вотъ то, что Тацить называль "полнымъ рабствомъ"; ему казалось, что Римъ никогда не падалъ такъ пизко. Такимъ образомъ, рядомъ съ тиранијей цезарей, которая была порой такъ невыносима, Римляне видели другую еще болье тяжелую и суровую, при которой уже не было ни закона. ни общественнаго митнія; тт насилія, которымъ Римляне подвергались лишь при дурныхъ государяхъ, и которыя они считали явленіемъ преходящимъ, являлись тамъ въ совершенно обыкновенномъ и нормальномъ порядкъ вещей. Такія парадлели дълали ивсколько болье снисходительными къ режиму, подъ которымъ они имъли несчастіе жить; этимъ и надо объяснить, что они скоръе склонны считать режимъ цезарей свободнымъ образомъ правленія 2), или, въ крайнемъ случав, ограниченной монархісй, тогда какъ мы безъ колебанія относимъ его къ разряду деспотическихъ.

Имперія несомивно могла бы быть и ограниченной монархіей. Въпротивов всъ цезарю, существовало уже достаточно живых ъсиль, чтобы поставить его въ извъстныя границы. Должностныя лица, которыя не всъ были назначаемы имъ и которыя помогали ему управлять имперіей, сенатъ, котораго авторитетъ быль древиве его собственнаго, об-

<sup>1)</sup> Tam., Hist., V, 8: urbium eversiones, fratrum, conjugum, parentum neces alia solita regibus ansi.

<sup>2)</sup> Сенека послъ Тиберія еще называетъ Римъ: libera civitas (De Ben., II, 12).

щественное мивніе, пропицательное и насмішливое, традиціи, обычан, воспоминанія о славномъ прошломъ, требующія къ себъ уваженія по своей давности, --- все это могло служить уздой его все захватывающей власти и умфрять ея излишества. Къ песчастью, эти границы не имъли ничего опредъленнаго. Насколько административныя реформы Августа были ясны и точны, настолько его политическія нововведенія были расилывчаты. И вотъ "въ одинъ прекрасный день имперія вкралась въ республику", какъ умно выразился Сенека 1); но, вивдрившись въ нее, имперія не проявила достаточно предосторожности, чтобы точно определить, что она намеревалась взять себе, и что ей угодно было оставить прежнимъ владельцамъ. Те изъ прежнихъ должностныхъ лицъ, которыя были сохранены, уже не знали, до какихъ предъловъ простиралась ихъ компетенція 2). Если власть цезаря не была совсемъ неограничена, то по крайней мёрё она была плохо ограничена: отсюда и произошло все зло. Въ Анкирскомъ памятникъ Августъ утверждаетъ, что у него реальной власти не больше, чѣмъ у прочихъ должностныхъ лицъ, и свое превосходство надъ ними онъ приписываетъ лишь правственному авторитету и вліянію dignitas 3). Съ вибшней стороны это можетъ казаться маловажнымъ, въ дъйствительности это было все. Плохо разграниченная и неопредёленная власть, еще болье могущественная именно своею неясностью, парализовала все остальное. Чувствуя ее всегда надъ собою, сенать не осмъливался ничего предпринимать или дъйствоваль только урывками, въ тѣ моменты, когда случайно сколько нибудь свободный голосъ встряхиваль на мигь всеобщій сервилизмь 4). Сами государи не были свободны отъ страха, который они внушали другимъ: принужденые сохранять подобіе свободы, чтобъ не отступать отъ разъ принятой системы,

1) De clem., I, 4. se induit reipublicae Caesar.

<sup>2)</sup> Напримъръ, когда императоръ взялъ себѣ власть трибуновъ, не было издано никакого закона для точнаго обозначенія, сколько власти осталось еще дѣйствительнымъ трибунамъ. Поэтому-то трибуны не смѣли пичего дѣлать. Плиній Младшій очень хвалитъ самого себя, «потому что, будучи трибуномъ, онъ приписывалъ себѣ нѣкоторое значеніе». Другіе думали, что они пичего не значатъ, и были правы. Плиній, Epist., I, 23.

<sup>3)</sup> Mon Ancyr., 34.

<sup>4)</sup> Tan., Ann., XIV, 49: libertas Thraseae servitium aliorum rupit.

они въчно боялись, какъ бы этой системъ не повърили въ серьезъ <sup>1</sup>). Совершенно ясно, что они не имъли той спокойной увъренности, которую въ благоустроенномъ государствъ даетъ монарху сознаніе своихъ правъ. Эти чередованія насилій и лицемфрія, замічаемыя въ ихъ поведенін, обпаруживають неув'тренную въ себ'т власть, не знающую точно своихъ границъ. Неропъ былъ правъ, говоря, что его предшественники не знали ясно, что имъ было позволено <sup>2</sup>). Такимъ то образомъ подданные и повелители, боясь другь друга, жили между собою въ состоянін взаимнаго недовфія и обоюднаго страха. Здісь то и лежить причина несчастій, удручавшихъ Римъ втеченіе столькихъ столътій. Верховная власть, не имъвшая въры въ самое себя, пугающаяся всякаго пустяка, по необходимости становилась жестокой, потому что ничто такъ не озвѣряетъ, какъ страхъ. Говоря словами Боссюэта, это было одно изъ тъхъ правительствъ, которыя по своему характеру производять дурныхъ государей, и неудивительно, что оно произвело ихъ больше, чёмъ какое либо другое.

Только что описанному неспокойному и неувфренному въ себъ деспотизму соотвътствовала и опиозиція, неопредъленная, скрытая, не приводящая къ плодотворнымъ результатамъ, но за то безпокойная, безсодержательная и безпринципная. Она не велась правильно и открыто; она не исходила отъ какой инбудь политической корпораціи, отъ сената или отъ народа. Съ народомъ, правду сказать, и не считались, со временъ Юлія Цезаря. Народъ, при Августъ, все еще оставался довольно безпокойнымъ, но бунты его не имъли уже больше цъли требовать правъ или увеличивать ихъ; Діонъ сообщаетъ, что даже напротивъ, въ одинъ прекрасный день народъ взбунтовался, чтобы принудить Августа принять диктатуру 3). Такія легко усмпряемыя возмущенія были не безвыгодны для имперіи: они пугали миролюбивыхъ людей и укръпляли ихъ привязанность къ государю, который бралъ на себя трудъ умпротворять уличную толпу. При Тиберіи назначеніе должностныхъ лицъ было предоставлено сенату. Народъ такъ легко уступиль въ

<sup>1)</sup> Такимъ именно образомъ наружный видь свободы обращался всегда во вредь самой свободь: quanto majore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptura ad infensius servitium. Тац., Ann., I, 81.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Свет., Nero, 37.
 <sup>3</sup>) Діонъ, LIV, 1.

этомъ вопросъ, что ивсколько лътъ поздиже, когда Калигула захотълъ вновь созвать комицін къ голосованію, никто не явился, и пришлось возвратиться къ тому, что сделаль Тиберій. Съ этихъ поръ народъ приходить въ раздражение лишь тогда, когда бывалъ дорогъ хлъбъ, или игры происходили слишкомъ рѣдко. Онъ не заявляеть болѣе притязаній на скободу, но когда діло идеть объ его развлеченіяхъ, съ нимъ трудно справиться. Народъ желаетъ, чтобъ его увеселяли, и позволяеть себѣ быть разборчивымь въ доставляемыхъ ему развлеченіяхъ. Въ театръ онъ еще порой бываетъ требователенъ и упрямъ; это единственное мъсто, гдъ онъ осмъливается быть свободнымъ. Здась народь не всегда считаеть себя обязаннымь льстить государю н не церемонится свистать гладіатору или возниць, хотя бы они были любимцы Цезаря. Въ общемъ императоры обращаются съ народомъ весьма синсходительно; они териять его шалости и уступають ему, когда это возможно. Народъ однажды разсердился при Тиберін за то, что прекрасная статуя Лизиппа, составлявшая украшеніе общественныхъ бань, была убрана оттуда и заперта во дворцъ. И Тиберій, не смотря на свою враждебность къ черни, поспешиль возвратить статую 1). Народу иногда даже предоставлялось открыто высказывать свое митніе и, такъ какъ опъ не внушалъ ни подозрѣній, ни опасеній, то его и не наказывали за свободу рѣчей. Однажды Калигула, любившій рядиться богомъ и выставлять себя на поклоненіе набожныхъ людей рядомъ съ Юпитеромъ въ одной изъ нишъ Капитолія, замѣтивъ галла, который смъялся, спросилъ его, какое впечатлъние онъ производитъ на него. "Впечатлѣніе большого глупца", отвѣчалъ гадлъ ²). На его слова не было обращено вниманія: это быль сапожникь, а чтобы внушать опасенія, нужно было быть изъ хорошаго рода 3). Впрочемъ, было хорошо извъстно, что, несмотря на мимолетныя вспышки, народъ охотно мирился съ имперіей. Онъ способствоваль ея возникновению, онъ имѣль отъ нея значительную выгоду, и императорамъ нечего было бояться недовольныхъ изъ его среды.

<sup>1)</sup> Плин., *Hist.*, nat., XXXIV, 8 (19). 2) Діонъ, LIX, 26.

<sup>3)</sup> Тацить разсказываеть о важномь лиць, избыжавшемы жестокости Нерона, имы потому, что онь быль не изь старинной знати (Ann., XIV, 47).

Болъе всего императоровъ пугалъ сенатъ. Опъ еще сохранялъ часть своего престижа, и со всфхъ концовъ имперіи глаза были обращены на него. Еще болъе въсу въ общественномъ мивнін придавали ему тъ знаки почтенія, которые усердно ему расточали сами императоры. Августъ и Тиберій осыпали его выраженіями вниманія; они старались казаться лишь слугами сената. Поэтому большинство современииковъ, наблюдавшихъ лишь издали и судившихъ на основании одной внёшности, считало сенать въ дёйствительности всемогущимъ; онъ быль для нихъ, по словамъ Отона, глава и честь имперіи 1). Видя такое уважение къ сенату, императоры не могли не бояться его, а такъ какъ они имъли возможность давить его безпаказанно, то они его и не шадили. Ихъ гиввъ падалъ всегда на сенатъ, и ихъ тираннія выбирала себ'в жертвы только между сенаторами. Эти несчастные, чувствуя надъ собою въчную опасность, проводили свою жизнь въ постоянномъ страхъ. Былъ случай, что одинъ сепаторъ умеръ отъ страха въ самомъ сенатъ, услышавъ нъсколько суровыхъ словъ отъ Тиберія. Отъ такихъ запуганныхъ людей нельзя было ожидать открытаго противодъйствія. И въ самомъ дълъ, сенатъ ни одного разу не воспротивндся волё императора. Сепаторы льстили своимъ повелителямъ на перебой другъ передъ другомъ. "Ни одинъ самый обыкновенный, самый инчтожный вопросъ не обсуждался, говоритъ Плиній Младшій, безъ того, чтобы каждый сенаторъ, высказывая свое мньніе, не саблаль отступленія, восхваляя цезаря. Обсуждалось ли увеличеніе числа гладіаторовъ или учрежденіе ремесленной школы, мы вотпровали тріумфальныя арки изумительной величины и надписи, для которыхъ не хватало мъста на фронтонахъ храмовъ, какъ будто дъло шло о расширеніи предъловъ имперін" 2). За то, какъ только императоръ умиралъ, сепатъ подымалъ голову; онъ опрокидывалъ его статун, предавалъ проклятію его память, чтобъ отомстить за долгое рабство. Новый государь не препятствоваль въ этомъ сенату, считая лестнымъ для себя поругание надъ своими предшественниками. Тогда сенаторы обыкновенно шли дальше: чтобы утолить свою жажду мести, они принимались за любимцевъ умершаго владыки; они при-

<sup>1)</sup> Тац., Hist., I, 84. 2) Плин., Paneg., 54.

сванвали себѣ право преслѣдовать и судить ихъ. Поощряемые честными гражданами, которые одобряли такое пробуждение силы, сенаторы, казалось, хотѣли возстановить свой прежий авторитеть ¹); но новый императоръ обыкновению не имѣлъ охоты поощрять подобныя дѣйствія и, не медля, даваль это понять. Обыкновению ему стоило сказать одно слово, чтобъ охладить весь этотъ пылъ. Сенатъ, по своей привычкѣ, подчинялся первому знаку свыше и, признавши безропотно новаго повелителя, вновь начиналъ трепетать и раболѣнствовать.

### П.

Опнозиція въ Римѣ.—Пирм.—Кружки.—О чемъ разговаривали въ римскомъ большомъ свѣтѣ.—Различные пріемы, къ какимъ прибѣгала оппозиція въ зависимости отъ момента.

Тъмъ не менъе, именно между этими робкими сановниками и испуганиыми вельможами больше всего и было недовольныхъ. Въ сенатъ они расточали императору лесть и сопериичали между собою вънизости, но, когда они думали, что ихъ не услышатъ, они говорили другимъ языкомъ. Надписи, медали сохранили намъ воспоминаніе о

<sup>1)</sup> Послъ смерти Тиберія они уничтожили его завъщаніе, подобно тому какъ Парижскій парламенть уничтожиль завѣщаніе Людовика XIV (Діонъ, LIX, 1). Когда стало известнымъ, что Неронъ убиль самъ себя, по городу ходили люди, имъя на голов'в начто врода фригійской шапки (pileus) для обозначенія того, что Римъ сталь вновь свободнымь. Сенать, набравшись смёлости, темь более, что новый государь отсутствоваль, поспешиль вернуть себе одну изъ техъ старинныхъ привилегій, которыя у него отняла имперія; онъ приказаль отчеканить золотую и серебряную монету (ему была оставлена только мёдная). Мы имбемъ нёсколько такихъ монетъ; съ перваго взгляда онъ кажутся весьма смълыми. Нъкоторыя изъ нихъ носять такую надинсь: Libertas p. r. restituta и pileus между двумя кинжалами; онв совершенно похожи на тв монеты, которыя отбиль Бруть после убійства цезаря. Изъ этого некоторые изследователи котели вывести, что сенать пытался въ этотъ моментъ возстановить республику (см. Duc de Blacas въ Revue de numismatique, 1862, стр. 197—234). Эти изслъдователи зашли слишкомъ далеко. Не надо забывать, что сенать призналь Гальбу безъ всякаго затрудненія. Такому повидимому республиканскому девизу на имперскихъ монетахъ не слъдуетъ придавать больше значенія, чёмь французскимь пятифранковымь монетамь 1804 г., на которыхъ читается: République française—Napoléon empereur. Всего серьезнъе, можетъ быть, думалъ тогда о возвращении Римлянамъ республики знаменитый военачальникъ Вергиній Руфъ; но и онъ не замедлиль подчиниться Гальб'в (Mommsen, Der letzte Kampf der römischen Republik, въ Hermes'ь, 1878 стр. 90 и след.).

тъхъ лживыхъ титулахъ, которыми они осыпали государей, даже самыхъ дурныхъ; но интересно было бы знать, что они говорили про нихъ, когда не боялись быть искрепними. Это къ несчастью не легко; недовольные, стараясь увернуться отъ полиціи императора, укрываются такимъ образомъ и отъ нашего любопытства. Они такъ тщательно прятались, чтобы, не стъсняясь, высказать свои мысли, что теперь намъ не только невозможно ихъ подслушать, по мы не знаемъ даже, гдъ ихъ найти. Мы только что осмотръли всю имперію, ища недовольныхъ, и убъдились, что ихъ можно было встрътить только въ Римъ; теперь мы должны вновь пуститься въ дорогу и обойти самый Римъ, стараясь ихъ найти здъсь.

По счастью, для руководства въ нашихъ поискахъ мы имфемъ важное указаніе, данное самимъ Тиберіемъ: этотъ подозрительный и зоркій государь конечно должень быль знать, гді скрывались его враги: Тацить передаеть следующия его слова: "Я знаю, что на пирахъ н въ кружкахъ раздаются жалобы (in conviviis et in circulis 1)". Эти два слова иногда встръчаются въ такомъ же сочетании и у другихъ датинскихъ писателей. Цицеронъ говоритъ, что во время перваго тріумвирата, когда демократія въ союзѣ съ бравымъ вонномъ отдала власть въ руки несколькихъ честолюбцевъ, илощадь опемела, и честные люди осмеливались говорить только "въ кружкахъ и на пирахъ <sup>2</sup>)". Онъ очень недоволенъ этимъ; столь робкая оппозиція не удовлетворяетъ его. Онъ знаетъ, какъ она безсильна: "она способна укусить, но не растерзать 3)". Онъ сожальеть о томъ времени, когда дъла обсуждались открыто на форумъ, когда добрые граждане, вмъсто того, чтобы вздыхать при запертыхъ дверяхъ, всходили на трибуну и всему народу указывали враговъ республики, какъ онъ самъ сдълалъ относительно Катилины и Антонія. Но сильные взрывы гитва были уже не по сезону при начинающемся режимъ. Теперь надо было быть скромнъе, осторожите, можно было давать волю своему дурному настроенію только въ средѣ нѣсколькихъ друзей, воздержныхъ на языкъ, а не дълиться имъ со всъми.

<sup>1)</sup> Tan., Ann., III, 54. 2) Ad. Att. II, 18.

<sup>3)</sup> Pro Balbo, 28 in conviviis rodunt, in circulis vellicant, non illo inimico, sed hoc maledico dente carpunt.

Что же это были за пиры и кружки, гдт позволяли себт такъ нападать на Тиберія? Нетъ надобности останавливаться на пирахъ: извъстно, какое значеніе имъли въ жизни римлянъ всъхъ положеній и состояній такія собранія друзей и близкихъ, и насколько часты они сдълались. Семейныя годовщины, религіозные праздинки, потребность въ обсужденіи общихъ дёлъ для участниковъ одной и той же корпорацін или просто желаніе внести больше радости въ свое существованіе, - все это умпожило подобныя собранія во времена имперін до крайней степени. Люди развитые искали здісь пренмущественно удовольствія побестдовать на свободть съ друзьями <sup>1</sup>). Въ этихъ разнообразныхъ и безконечныхъ бесъдахъ политика, надо думать, не была забыта. Посль объда, когда подъ вліяніемъ пира сотранезники разгорячались, а ихъ языки развязывались, политическіе разговоры, которые здісь возникали, не всегда были благопріятны для цезарскаго правительства. Именно на одномъ наъ подобныхъ пировъ преторъ Антистій прочель оскорбительные для Нерона стихи, за которые онъ и быль осужденъ на изгнание 2).

Не такъ легко понять, что подразумѣвалось подъ словомъ кружки. Чтобы составить себѣ объ этомъ предметѣ точное понятіе, вспомнимъ привычки древнихъ. Въ благодатномъ климатѣ Италіи иѣтъ обычая запираться на цѣлый день дома; напротивъ, люди охотно покидаютъ дома и проводятъ день на открытомъ воздухѣ. Римскіе жители, когда они были не въ театрѣ, не въ циркѣ, прогуливались, развлекаясь тѣми постоянными зрѣлищами, которыя вѣчный городъ въ изобиліи доставлялъ любопытнымъ всѣхъ странъ. Они ходили по улицамъ, останавливались на перекресткахъ; уставши, они садились на скамьяхъ и сидѣньяхъ, которыми были окружены площади. Такія то группы праздныхъ людей, сошедшихся посмотрѣть или поболтать вмѣстѣ, и назывались сirculi³). "Кружки" образовались главнымъ образомъ на Марсовомъ полѣ и на форумѣ вокругъ шарлатановъ, которые сбы-

<sup>1)</sup> Циц., De senect., 13. 2) Тац., Ann., XIV, 48.

<sup>3)</sup> То, что называли stationes и sessiunculae или групны сидящихъ людей очень походили на эти circuli. Тутъ также занимались политикой, и Плиній Младшій говорить, что кандидаты на общественныя должности искали зд'єсь поддержки (Epist., II, 9, 5).

вали здёсь свои лёкарства 1), вокругъ людей, показывавшихъ ученыхъ или рёдкихъ животныхъ <sup>2</sup>), вокругъ гимнастовъ <sup>3</sup>). Порой какой нибудь несчастный поэтъ, огорченный отсутствіемъ читателей, пользовался этими случайными сборищами, чтобъ продекламировать свои стихи присутствующимъ <sup>4</sup>). Часто также "кружки" собирались лишь для того, чтобы послушать разглагольствованія одного изъ техъ говоруновъ, которые принимали очень важный видъ, давая понять, что они хорошо освёдомлены въ вопросахъ политики. Въ Рим'я было много такихъ господъ, и въ серьезныхъ обстоятельствахъ, въ моменты общаго безпокойства и сжиданія, когда людей разбираетъ сильное нетерп'вніе услышать то, чего они боятся, такіе говоруны пользовались большимъ довъріемъ. Выслушавши ихъ, каждый говорилъ свое мивніе. Здъсь съ полною серьезностью раздавались похвалы и порицанія военачальникамъ, составлялись планы походовъ 5), обсуждались мирные договоры. Эти уличные политики къ концу республики и въ первыя времена имперін сходились у подножія ораторской трибуны, вслідствіе чего они были прозваны subrostrani 6). Изъ ихъ среды распространялись зловѣщіе слухи, приводившіе римлянъ въ ужасъ <sup>7</sup>). Вдругъ возникалъ слухъ, будто парвяне завладъли Арменіей, или германцы перешли Рейнъ; толпа же, слушавшая эти тревожныя повости, не всегда щадила императора и его слугъ, которые будто бы не принимали достаточно дъйствительныхъ мъръ, чтобы защитить границы. Поэтому императоры въ концѣ концовъ приказывали слѣдить за этими дерзкими говорунами. Они посылали въ такіе "кружки" переодътыхъ солдатъ, которые доносили своимъ начальникамъ, что они слышали.

Такимъ образомъ, подобные разговоры на открытомъ воздухъ

<sup>1)</sup> Отсюда и названіе ихъ circulatores.

<sup>2)</sup> Петроній говорить, что тамь показывали ученыхь свиней (Sat., 47).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Марціалъ, X, 62. 4) Марціаль, II, 86

<sup>5)</sup> Тить Ливій, 22: in omnibus circulis atque etiam (si diis placet) in conviviis sunt, qui exercitus in Macedoniam ducant, H T. A.

<sup>6)</sup> Сиц., Ad fam., VIII, 1. 7) Горацій, Sat., II, 6. 50: Frigidus a rostris manat per compita rumor. Привычка составлять на площадяхъ такіе circuli, где обсуждались общественныя и частныя дёла, продолжалась въ Римъ еще въ последнія времена имперів. См. Амміанъ Марцелинъ XXVIII, 4, 29.

могли быть подслушаны шпіонами цезаря и были небезопасны. Кто не хотъль рисковать своею гибелью, не должень быль вовсе высказываться тамъ. Люди осторожные пускались въ откровенность лишь при такихъ условіяхъ, гдф они считали себя безопасными. Впрочемъ. и у нихъ не было недостатка въ удобныхъ случаяхъ для обмѣна мыслей. Нътъ сомивнія, что въ Римъ тогда существовало уже нъчто аналогичное тому, что мы называемъ свътомъ, т. е. соединеніе людей, чаще всего чужихъ другъ для друга, различныхъ по происхождению и по состоянію, у которыхъ петь ни общихъ дёлъ, ни общихъ интересовъ, и которые, собираясь, не ищутъ инчего, кромъ удовольствія находиться въ обществъ другъ друга. Въ наше время свътъ особенно характеризуется тъмъ, что въ немъ женщины свободно сходятся съ мужчинами; то же самое очень часто было и въ Римъ. Женщинамъ не было запрещено появляться за столомъ, даже когда къ столу собирались посторонніе семь в люди; такъ, Корнелій Непотъ говоритъ, что никто не удивлялся, если римлянинь отправляясь объдать въ гости, браль съ собой жену, что весьма шокировало бы грековъ 1). Такимъ образомъ, тда служила поводомъ для свътскихъ собраній; но можно утвердительно сказать, что таковыя происходили и въ другое время, хотя воспоминаціе объэтомъ и недошло донасъ явственно. Мы думаемъ даже, что уже въ первомъ въкъ привычка совмъстнаго времяпрепровожденія породила ту в'єжливость въ отношеніяхъ между обоими полами, которая была до тъхъ поръ довольно чужда древнему обществу и напоминала порой правы семнадцатаго въка во Франціи. Марціаль рисуеть следующій портреть современнаго ему щеголя: "Щеголь—это человъкъ, у котораго волосы раздълены правильно расчесаннымъ проборомъ, отъ котораго пахнетъ всегда духами, который напъваетъ сквозь зубы египетскія и испанскія п'ясни, ум'ясть въ такть размахивать своими руками, на которыхъ тщательно выщипаны волосы, весь день не отходить отъ стульевъ дамъ, въчно разсказываетъ имъ что то на ухо, знаетъ всъ городскія сплетни, съумъетъ назвать вамъ имя женщины, въ которую такой то влюблень, скажеть, какіе кружки посъщаетъ такой то, наизустъ перечислить всю генеалогію лошали

<sup>1)</sup> Корн. Неп., Предисл., 8.

"Hirpinus" 1). Намъ кажется, что этотъ щеголь мало отличается отъ маркизовъ Мольера; подобно последнимъ, онъ имъетъ привычку "не отходить отъ стульевъ дамъ". Въ Римъ были люди, которые шли далеко при помощи такого постоянства. Тацитъ разсказываетъ, напр., что одинъ консуль, большой уминца и стращный насмъщникъ, обязанъ былъ своею политической карьерою 2) благосклонности дамъ. Когда сходились один мужчины, то шли споры и разсужденія; въ -отка йілге, едгод атанжарддон азоглідохиди анишнеж пінтуунди воръ. Сенека превосходно описаль подобную свътскую болтовию, гдъ всв предметы затрогиваются, и ни одинъ не исчерпывается, гдв такъ свободно переходять отъ одной темы къ другой <sup>3</sup>). Въ короткое время бесёда этихъ остроумныхъ людей совершала, должно быть, немало экскурсій. Каждый безъ сомивнія много говориль о себв и о другихъ. Привычка жить въ обществъ развиваетъ охоту наблюдать самого себя, углубляться въ изучение страстей и характеровъ. Въ громадномъ городъ, который могъ вмъстить весь міръ, какъ говорить Дукапъ 4), гдф ежедневно шла ожесточенная битва изъ за власти и богатства, свътские наблюдатели нравовъ имъли достаточно предметовъ для изученія. Они подхватывали пикантные анекдоты объ извѣстныхъ личпостяхъ, а вечеромъ разсказывали ихъ своимъ друзьямъ. Должно быть, много говорилось также и о литературь. Римскій большой свъть любилъ искусства и культивировалъ ихъ: большииство было ораторами по оффиціальному положенію и поэтами въ минуты досуга. Въ то время расцвъла цълая литература салонной поэзін, которая до насъ не дошла и, пожалуй, не заслуживала долговфчности, но въ свое время она восхищала элегантное общество Рима. Какъ во времена аббата Делилия, такъ и здёсь восибвалась, напр., игра въ кости или въ шахматы, рыбная ловля и искусство плаванія, танцы и музыка, искусство хорошо устроить пиръ и принять гостей <sup>5</sup>). Однако, какое бы удоволь-

<sup>1)</sup> III, 53.

<sup>2)</sup> Тап., Ann., V, 2 Въ свътскомъ же собрани, гдъ было много женщинъ. Луторій Прискъ, римскій всадникъ, прочель тѣ стихи, за которые опъ быль осуждень на смерть. Тап., Ann., III, 49.

B) Epist., 64, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Phars., 1. 512: generis, coeat si turba, capacem Humani. <sup>5</sup>) Овидій, Еріst., II, 470.

ствіе ни доставляло чтеніе подобныхъ стихотвореній, они въ концѣ концовъ должны были надобдать, и надо было искать новыхъ предметовъ для разговора, чтобы поддерживать интересъ бесѣды; такимъ то образомъ, когда исчерпывались болтовия о литературѣ и злословіе, естественно выступала на сцену политика.

Весьма натурально, что въ такой обстановкъ политика носила нъсколько фрондирующій характеръ: умные люди, которые особенно боялись казаться простаками, не могли серьезпо относиться къ темъ комедіямъ, которыя разыгрывались въ сенать. Такіе сдержанные и насмѣшливые наблюдатели, мало расположенные къ эптузіазму, должны были съ улыбкой слушать непомърную лесть, которая расточалась цезарю, а аноосозъ мертваго или живого императора, безъ сомивнія, не встръчаль съ ихъ стороны горячей въры. Свъть развиваетъ наклонность къ пронін: ум'єнье тонко подсм'єяться надъ сос'єдомъ считается въ свътъ весьма почтеннымъ качествомъ, и надо думать, что это качество цънилось еще болъе, когда объектомъ насмъшки являлся императоръ. Несомивино, это была весьма опасная игра; насмвшки, мътившія такъ высоко, могли дорого стоить; но опасность не всегда заставляла отказываться оть шутки, когда она считалась остроумной и встръчала одобрение. "Я не могу жалъть тъхъ людей, говорилъ Сенека-отецъ, которые рискуютъ скорве потерять голову, чыт красное словцо 1)". Въ легкомысленномъ, веселомъ свытскомъ обществъ остроты цънились выше человъческой жизни. Надо же было хоть такимъ способомъ вознаградить себя за гнетъ, испытанный въ сепатъ, гдъ поневолъ приходилось дълать пріятную гримасу передъ друзьями цезаря и громко выражать сочувствіе похваламъ, которыми его осыпали льстецы. Сенаторы выходили оттуда всегда недовольные другь другомъ и самими собой, съ потребностью излить ливьь, пакопившійся въ глубнив души. Поэтому то, гдв бы ни сошлось ивсколько друзей, увъренныхъ другъ въ другъ, сейчасъ же начинался свободный разговорь. Въ этихъ тайныхъ бесъдахъ преимущественно сообщались такія новости, "которыя нельзя было ни гово-

<sup>1)</sup> Controv., 3, 12: Horum non possum misereri, qui tanti putant caput potius, quam dictum perdere.

рить, ни слушать безъ опасности 1)". Въ тѣ времена Римъ былъ полонъ такими разпосчиками повостей, ремесло которыхъ нынъ вытъснено газетами и телеграфомъ. Мы видели, какую роль они играли въ "кружкахъ", но еще больше ихъ было въ свътскихъ собраніяхъ. Они знали все, что говорилось въ войскахъ, что думали въ провинціяхъ; обо всемъ, что происходило, они давали самыя точныя свъдънія. Когда умпралъ кто инбудь изъ видныхъ лицъ, они разсказывали всѣ обстоятельства его смерти, они безъ колебанія называли того, кто дъйствоваль при этомъ книжаломъ или ядомъ. Всевозможные дурные слухи никогда въ такомъ количествъ не циркулировали въ Римъ. какъ съ той поры, когда людямъ запрещено было говорить: prohibiti sermones, ideoque plures 2). Стараясь хватать тьхъ, которые распространяли эти слухи, власти только придавали имъ болбе достоверности. Такова впрочемъ наша природа, что мы неохотно вфримъ тому, что разсказывается открыто, и безъ возраженій принимаемъ то, что намъ шепчутъ на ухо. Такимъ образомъ, всѣ мъры, принимавшіяся правительствомъ, обращались противъ него же. Все становилось извъстно, всему върили, всему хотъли найти причины, причемъ наибольшимъ довъріемъ пользовались далеко не самыя естественныя объясненія; чтобы заставить себя слушать, надо было всёмъ происшествіямъ находить самую необыкновенную и изысканную подкладку.

Свътская оппозиція принимала весьма различныя формы и сообразовалась съ обстоятельствами. Въ зависимости отъ момента, она то всилывала на новерхность, то пряталась въ тънь; но, смълая или робкая, видимая или скрытая, она никогда не умирала: именно эта изворотливость и устойчивость составляла ея силу. То вдругъ она отваживалась заявить себя намфлетомъ: обыкновенно намфлету придавалась форма сатирическаго завъщанія какой нибудь важной особы, гдъ мертвые свободно высказывали все, что они думали о живыхъ. То оглашались ъдкіе стихи, которые говорились не иначе, какъ на ухо; они проходили всъ слои этого недовольнаго общества, и въ одинъ прекрасный день вдругъ оказывались написанными неизвъстной рукой на стънъ форума. "Тиберій пренебрегаетъ виномъ, говорилось тамъ,

<sup>2</sup>) Тац., Hist., III, 54.

<sup>1)</sup> Cen., De tranq. animi, 12.

съ той поры, какъ онъ чувствуетъ жажду крови; онъ теперь пьетъ кровь такъ, какъ когда то онъ пилъ вино <sup>1</sup>)". Если подобная смѣлость представляла слишкомъ много опасности, то оппозиція прибъгала къ ядовитымъ намекамъ, весьма прозрачнымъ для остраго глаза. Когда даже такіе намеки вызывали преслѣдованія и наказанія, приходилось ограничиться двумя - тремя словами, сказанными украдкой при встрѣчѣ съ пріятелемъ. Когда становилось совсѣмъ невозможно говорить, то вырабатывалось искусство молчать такъ, чтобы были видны скрытыя мысли, такъ что ухитрялись даже самое молчаніе сдѣлать неблагонадежнымъ: occulta vox aut suspicax silentium <sup>2</sup>). Вотъ какова была оппозиція во времена имперіи.

#### Ш.

Что до насъ дошло отъ оппозиціи въ Римѣ.—Памфлеты.—Литература намековъ.—Публичныя чтенія.—Политика въ трагедіяхъ Сенеки.—Тайныя бесѣды.— Какъ мы можемъ знать, о чемъ тамъ говорилось.

Какъ ни скромна, какъ ни скрыта была оппозиція въ Римѣ, она не вся цѣликомъ погибла; намъ осталось достаточно образчиковъ ея, чтобъ прослѣдить ее во всѣхъ степеняхъ. Правда, до насъ не дошли уже тѣ памфлеты, которые въ минуты отваги распространялись въ оппозиціонной средѣ. Это были произведенія, приноровленныя къ случаю; Тацитъ говоритъ, что ихъ жадно читали, пока была какая нибудь опаспость ихъ добывать, а когда всякій могъ ихъ имѣть, они предавались забвенію 3). Но историки сохранили намъ иѣсколько эпиграммъ, сочиненныхъ противъ Цезарей 4); въ числѣ ихъ есть довольно остроумныя, и всѣ онѣ очень рѣзкія. Императоры сначала старались пренебрегать этими нападками; Августъ писалъ Тиберію, который принималъ ихъ слишкомъ къ сердцу: "Остерегайся, дорогой Тиберій, слишкомъ поддаваться пылкости твоего возраста, и не негодуй на то, что обо мнѣ говорятъ зло: достаточно и того, что намъ

<sup>1)</sup> CBET., T ib., 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тац., *Ann.*, III, 3. <sup>3</sup>) Тац., *Ann.*, XIV, 50.

<sup>4)</sup> Онъ были собраны въ диссертаціи Бернштейна подъ заглавіемъ: Versus ludicri in Romanorum Caesares. Halle, 1810.

не могуть сділать зла 1)". Самь Тиберій, сділавишсь императоромь, отвъчаль тъмъ, которые понуждали его преслъдовать злоязычниковъ, что, "въ свободномъ государствъ всякій долженъ пользоваться свободой думать и говорить, какъ ему угодно 2)". Но эта умфренность скоро прекратилась; при томъ же самомъ Тиберін авторы ѣдкихъ стиховъ, когда ихъ только можно было найти, безъ милосердія подвергались наказаніямь: одинхь свергали съ Капитолія <sup>3</sup>), другихь душили въ тюрьмѣ 4).

Когда недовольные не рѣшались вести открытую оппозицію, когда становилось слишкомъ опаснымъ распространять стихи или памфлеты, они брались за дело, какъ мы видели, окольнымъ путемъ. Они искали въ старыхъ и новыхъ произведеніяхъ сближеній съ современностью; они указывали ихъ другъ другу, и, своимъ обобщениемъ, подчеркивали ихъ еще болъе. Такой способъ фрондировать противъ правительства быль менфе опасень и довольно легокъ. Нетрудно придать желательный смыслъ тому, что читаешь или слышишь, и открыть въ любомъ произведении хитрые намеки, въ которыхъ авторъ внолив не виненъ. Недовольные, одушевляемые непавистью и сдерживаемые страхомъ, повсюду находили скрытый смыслъ. Напримфръ, появлялся на сценъ актеръ съ невърной походкой, съ трясущейся головой, а хоръ при этомъ пѣлъ: "Вотъ старый дуракъ возвращается съ поля", и весь театръ покатывался со смѣху: въ немъ узнавали Гальбу <sup>5</sup>). Но независимо отъ подобныхъ случайныхъ намековъ было много и предумышленныхъ, на которые авторъ разсчитывалъ для успъха своего произведенія. Конечно, такая смёлость могла дорого обойтись; но писатель, чтобы вызвать одобрение, рисковаль многимъ. И дъйствительно, въ то время появлялась масса произведеній, полныхъ скрытыхъ подвоховъ, словъ съ двоякимъ смысломъ, общихъ мыслей, способныхъ получить частное значеніе, сентенцій и афоризмовъ, въ которыхъ, подъ видомъ поученія челов'ячеству, высказывалась истина по адресу цезаря. Эта литература намековъ была раз-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CBET., Aug., 51. <sup>2</sup>) CBET., *Tib.*, 28.

Діонъ, LVII, 22.

<sup>4)</sup> Тац., Ann., VI, 39.

<sup>5)</sup> CBer., Galba, 13.

считана главнымъ образомъ на свътскихъ людей, и ареной ея дъйствія были преимущественно читальныя зады.

Публичныя чтенія были введены въ моду Полліономъ около середины царствованія Августа. Они пріобрели быстрый успёхъ, который нетрудно себъ объяснить, если вспомнить занятія и вкусы людей той эпохи. Уже было упомянуто, что литература тогда пользовалась большой симпатіей, и, если върить Горацію, почти всякій претендовалъ на званіе писателя 1). Никто обыкновенно не храниль про себя своихъ произведеній; каждый быль о своемъ писательствъ такого высокаго мивнія, что считаль бы преступленіемъ не познакомить публику съ илодами его. Къ несчастью, книги въ древности не расходились такъ быстро и такъ легко, какъ теперь. Книги знаменитыхъ писателей распространялись скоро и далеко; остальнымъ же обыкновенно предстояло оставаться въ твин. А чтобъ избъжать такой грустной участи и какимъ нибудь образомъ дать знать о себъ, авторы и ввели обыкновеніе читать публично свои произведенія: это было средство спасти ихъ отъ грозящаго имъ забвенія. Если писатель быль бъденъ, онъ шелъ съ своими произведеніями туда, гдв собиралась толна, на форумъ, въ портики, въ публичныя бани; онъ останавливалъ прохожихъ, чтобы продекламировать имъ свои стихи, рискуя, что его освищуть или побыоть камнями, если публика окажется не въ настроеніи его слушать. Если писатель быль человъкъ богатый, онъ приглашаль къ объду своихъ кліентовъ и друзей, быль съ ними въ высшей степени любезень, и, пользуясь ихъ благодарностью, заставляль ихъ слушать и восхищаться. Горацій разсказываеть забавную исторію о страшномъ заимодавцѣ, который созывалъ своихъ неоплатныхъ должниковъ въ срокъ платежа и читалъ имъ свои скучивищія произведенія; надо было или ему апплодировать, или уплатить долгъ. Несчастные "протягивали шен", какъ обреченныя жертвы, и апплодировали, чтобъ получить отсрочку 2). Полліонъ не быль ни настолько б'єденъ, чтобы бъгать со своими произведеніями по общественнымъ мъстамъ, ни настолько глупъ, чтобъ довольствоваться апплодисментами изъ синсхожденія. Но всетаки онъ очень старался объ изв'єстности своихъ траге-

<sup>1)</sup> Epist., II, 107 и след.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Γορ., Sat., I, 3, 88.

дій и исторій. Этоть тщеславный субъекть, помогній Цезарю и Октавію занять первое мѣсто въ государствѣ, самъ однако не довольствовался вторымъ мѣстомъ и искаль въ литературѣ того положенія и значенія, котораго не дала ему политика. Ему пришла мысль выбрать залу въ своемъ домѣ, устроить ее на манеръ театра, т. е. съ оркестромъ и съ галлереями, и по билетамъ приглашать къ слушанію своихъ произведеній тѣхъ лицъ, которыхъ онъ зналъ, или которымъ онъ желаль быть извѣстенъ. Многіе послѣдовали его примѣру, и такимъ образомъ вскорѣ въ Римѣ вошло въ моду посѣщать читальныя залы, особенно въ апрѣлѣ и въ августѣ 1).

Легко составить себѣ понятіе, какія чувства одушевляли посѣтителей этихъ литературныхъ празднествъ. Слушатели и чтецы принадлежали обыкновенио къ лучшему обществу; поэтому они раздѣляли всв симпатін и антипатін большого света; отсюда можно заключить, ахвінэту ахынчилдуп ахитє ви ытнемеле эминої рикоппо амердо а в отн преобладали. Когда можно было высказываться, то это делалось именно здъсь. Здъсь, послъ смерти Домиціана, Титиній Капито читаль исторію его жестокостей. Всякій считаль своею обязанностью прійти его послушать. "Казалось, говорить Плиній, что присутствуень при надгробномъ похвальномъ словъ этихъ несчастныхъ (жертвъ императорской жестокости), похороны которыхъ нельзя было почтить 2)". При дурныхъ цезаряхъ, конечно, на публичныхъ чтеніяхъ господствовала большая сдержанность, но и туть находили возможность высказываться. Въ самую мрачную эпоху царствованія Нерона поэть Куріацій Материъ осмѣлился прочитать трагедію, полную намековъ 3). При Веспасіан'я онъ продолжалъ свою мелкую войну посредствомъ эпиграммъ. Онъ прочелъ однажды Катона, "гдъ онъ забывалъ о себъ, говоритъ Тацитъ, думая лишь о своемъ героъ". Безъ сомитнія, смтлыя выходки поэта встртчали себт полное одобреніе у слушателей: на слёдующій день въ Рим'й только и было разговоровъ,

<sup>1)</sup> Плиній, Epist., I. 3: toto mense aprilli nullus fere dies, quo non recitaret aliquis. Ювен., III, 9: et augusto recitantes mense poetas.

Плин., Epist., VIII, 12.
 Тан., Dial. de orat., II. Мы читаемъ здёсь: imperante Nerone, согласно поправке Л. Мюллера, вмёсто: in Nerone.

что объ его смѣлости и объ опасностяхъ, которыя она могла на него навлечь  $^1$ ).

Трагедін Куріація Матерна потеряны, но у насъ есть трагедін Сенеки, которыя могуть намъ дать достаточно полное понятіе, что позволяли себъ говорить писатели въ читальныхъ залахъ. Конечно, трагедін Сенеки весьма посредственны; если разсматривать ихъ, какъ театральныя пьесы и сравнивать съ пьесами Софокла и Эврипида, то нельзя не отнестись къ нимъ весьма сурово. Но надо помнить, что были написаны онъ не для сцены, что авторъ предназначалъ ихъ только для публичныхъ чтеній. Эти пьесы принадлежать къ типу салонныхъ трагедій, къ которымъ нельзя относиться совершенно такъ же, какъ къ театральной трагедін. Этоть родь пьесь можеть казаться фальшивымь и плохимъ, мы вправъ сурово осудить его; однако, при всемъ томъ, салонная трагедія представляєть совершенно особенный родъ литературы, который подчиненъ другимъ правиламъ, чемъ театральная трагедія; онъ им'веть свою спеціальную публику и поневол'в должень носить изв'ястные недостатки, чтобы ей нравиться. Сенека, дорожившій успѣхомъ, добровольно обрекалъ свои произведенія на эти недостатки. Онъ только и заботится о томъ, чтобы польстить вкусу своихъ слушателей. А онъ хорошо знаетъ, что они только тогда будутъ заинтересованы, если онъ будетъ говорить имъ о ихъ времени и о нихъ самихъ; онъ, не обинуясь, такъ и поступаетъ, совершенно откровенно: по нъкоторымъ его выраженіямъ можно было бы подумать, что онъ самъ старается предуведомить своихъ слушателей, что настоящее занимаеть его болве, чвмъ прошлое, и что его взоры всегда обращены на Римъ, хотя онъ говоритъ объ Аргосъ или о Өнвахъ<sup>2</sup>). Поэтому то онъ и вводитъ столько политическихъ намековъ въ свои трагедіи.

Латинскіе авторы имѣли отличное средство вплетать такіе намеки въ свои трагедіп, не возбуждая особеннаго подозрѣнія власти. Между персопажами древней римской трагедіп быль одинь, съ которымъ авторы обыкновенно не стѣснялись, именно тираннъ, котораго всегда пред-

<sup>1)</sup> Tau., Dial., 2.

<sup>2)</sup> Можно ли сомнъваться въ томъ, когда напр. въ серединъ своего Теста онъ говоритъ намъ о связкахъ прутьевъ (у ликторовъ) и произноситъ имя Quirites?

ставляли несправедливымъ, вспыльчивымъ, грозно повелѣвающимъ своими трепещущими подданными 1). Ему суждено было возбуждать ненависть, какъ предателю нашихъ мелодрамъ. Когда онъ произносиль свои высокомфриыя фразы, откинувши назадъ голову 2), вся толпа во времена республики чувствовала себя счастливою, что надъ нею нътъ таковаго. Тираннъ сохранился въ трагедін и при императорахъ, и авторы продолжали къ нему относиться съ антипатіей; это стало традиціей. Цезари съ грѣхомъ пополамъ могли не принимать на свой счеть всёхъ дерзостей, которыя имъ говорились, потому что считалось признаннымъ разъ навсегда, что "принципатъ и тираннія не одно и тоже". Но, повидимому, Сенека не хочетъ вводить въ обманъ своихъ слушателей. Онъ самъ старается подчеркнуть, что, клейми это смъшное лицо трагедін, онъ выбираеть болье высокую цъль для своей насмъшки. Одинъ изъ афоризмовъ, которые опъ чаще всего влагаетъ въ уста тиранну, таковъ: "Только добродушные цезари убивають однимъ ударомъ; въ моемъ царствъ смерть есть милость, которую нужно вымаливать 3). "—, Тотъ, кто убиваетъ слишкомъ скоро, не умфетъ быть тиранномъ" 4). Это изречение Тиберія: онъ отвъчалъ такъ однажды своей жертвъ, просившей у него смерти: "Развъ мы уже примирились "5)? Очевидно, подъ образомъ тиранна здъсь надо разумъть цезаря, и, если всмотръться внимательнье, то повсюду мы встричаемъ тоже самое. Не требовалось большой проинцательности, чтобы понять, къ кому относился следующій великодушный советь: "Вы, сидящіе высоко, воздерживайтесь проливать кровь" 6). Ніжоторыя выраженія этихъ трагедій, повидимому, даже прямо намекаютъ на особенное положение Сенеки и на безсилие его обратить своего ученика на добрый путь. "Я знаю, говорить онь, какъ высокомърныя уши цезарей не любять слышать истину; ихъ гордость не желаеть,

1) Циц., Pro Rab., 11.

6) Herc. fur., 747.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сен., Epist., 80, 7: in scena latus incedit, et haec resupinus dicit.

Thyestes, 247.
 Herc. fur., 511. См. также Phaenissae, 100; Froad., 1175; Med., 19 п 1018; Agam., 994.

<sup>5)</sup> Свет., Fib., 61. Онъ также говорилъ про Карвилія, который убиль себи въ тюрьмѣ: «Карвилій улизнуль отъ меня».

чтобъ имъ напоминали о добродътели" 1). Въ другомъ мъстъ онъ повидимому выражаеть сожальние по новоду непріятныхъ уступокъ, которыя ему пришлось сділать Нерону въ бытность свою у власти, уступокъ, которыя такъ огорчили всъхъ честныхъ людей: "Кто поставиль себя въ зависимость отъ принципатовъ, говорить онъ, тотъ доджепъ отказаться отъ всякой справедливости, изгнать изъ своего сердца всякое честное чувство; кто сколько инбудь сохраняетъ честь, тотъ оказываетъ имъ плохую услугу" 2). Еслибы кто спросилъ его, какъ такой наставшикъ, какъ онъ, могъ воспитать такого ученика, какъ Неронъ, Сенека могъ отвътить: "Если бы не было никого, кто бы научилъ его въроломству и преступленію, его научить самое положеніе его" 3). Вотъ, какимъ образомъ самые общіе мысли и афоризмы, которые кажутся съ перваго взгляда избитыми мъстами, получаютъ частный смыслъ и становятся живыми, если за комментаріями къ нимъ обратиться къ исторіи самого Сенеки. Любовь къ скромному положенію, которою онъ надъляеть своихъ дъйствующихъ лицъ, ужасъ передъ высокою ролью, сожаление о слишкомъ большихъ уступкахъ соблазнамъ богатства и власти, — все это онъ прочувствовалъ самъ послѣ своей немилости. Не онъ ли самъ говоритъ, напр., устами Тіеста: "В'врьте мив, избытокъ соблазияеть насъ лишь обманчивою вибшностью, и не правъ тотъ, кто бонтся бъдности. Пока я былъ могучъ, я не переставалъ трепетать. Теперь я счастливъ, не возбуждая ни въ комъ ни ревности, ни страха. Преступление не ищетъ бъдняка въ хижинъ. Тамъ можно безопасно състь за скромную трапезу, тогда какъ изъ золотыхъ кубковъ рискуещь выпить яду. Я говорю это, потому что самъ испыталъ" 4). Говорятъ, онъ дъйствительно самъ испыталъ ивчто подобное. Неронъ хотвлъ отравить его черезъ одного изъ своихъ вольноотпущенниковъ, и только его умфренность спасла его. Съ этихъ поръ, чтобы избъжать опасности, онъ питался только дикими плодами и утоляль свою жажду проточной водой <sup>5</sup>).

Интересъ его трагедій возрастаеть еще отъ того, что онъ безпо-

<sup>1)</sup> Hippol., 135.

 <sup>2)</sup> Thyestes, 313.
 3) Hippol., 428.

Thyestes, 446.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Тац., Ann., XV, 45.

контся не только о себъ одномъ, но заботится и о другихъ столько же, сколько о себъ. Сознаніе грозящихъ ему опасностей заставляеть его думать о своихъ товарищахъ по несчастію; онъ старается ихъ поддержать и укрыпить. Онъ напоминаеть имъ, что "тотъ, кто сохраняеть силу духа, не можеть быть несчастнымъ 1)". Кромъ того, говорить онь, развъ у нихъ нътъ върнаго средства, чтобы отдълаться отъ столь суроваго гнета: "Всякій, говорить онъ, можеть отнять у насъ жизнь, но никто не можетъ отнять у насъ смерти <sup>2</sup>).—Тотъ, кто умфеть умирать, никогда не будеть рабомъ 3)". Онъ ихъ утъшаетъ, показывая, что, какъ бы ни печально было положение подданныхъ, положение тиранна еще печальнъе. Онъ не можетъ укрыться отъ всёхъ глазъ, устремленныхъ на него: "его палаты прозрачны и позволяють замѣтить всѣ его недостатки 4)". У него нѣть друзей, онъ не долженъ разсчитывать ни на чью преданность: "върность никогда не переступаетъ порога палатъ 5)". Тираннъ знаетъ, какія опасности ему угрожають, и проводить жизнь въ постоянномъ трепеть. "Кто управляеть жельзнымь скипетромь, тоть трепещеть передъ теми, которыхъ онъ заставляетъ трепетать; страхъ возвращается къ тому, кто его внушаетъ 6)". Здёсь опять идетъ рёчь ни о комъ другомъ, какъ о Неронъ; невозможно въ этомъ сомиъваться, читая следующие стихи: "Кто раздаеть короны по своему произволу, передъ къмъ дрожащіе народы склоняють кольна, кто однимъ мановеніемъ головы обезоруживаетъ Мидянъ, Индійцевъ и Даковъ, страшныхъ для Пареянъ, тотъ самъ не свободенъ отъ безпокойства на своемъ тронъ; онъ содрогается, думая о капризахъ судьбы и о внезапныхъ ударахъ рока, опрокидывающихъ царства 7)". Такъ ясно указавши публикъ на Нерона, Сенека позволяеть себъ обратиться къ нему съ такими словами: "Вы, которымъ владыка земли и морей вручиль ужасное право надъ жизнью и смертью всёхъ людей, оставьте

<sup>1)</sup> Herc. fur., 464.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Phaen., 152.

<sup>3)</sup> Herc. fur., 426.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Agam., 148. <sup>5</sup>) Agam., 285.

<sup>6)</sup> Oedip., 705.

<sup>7)</sup> Thyestes, 600.

этотъ высокомърный и неприступный видъ. Участь, которою вы грозите другимъ, вы можете испытать сами. Вы повельваете другими, но н надъ вами тамъ есть повелитель, который распоряжается вашей судьбой 1)". Высшая власть оттого такъ хрупка и ненадежна, что тираннъ можетъ быть увъренъ въ ненависти своихъ подданныхъ."-Какъ Неропъ можетъ устоять противъ возбуждаемаго имъ повсюду недовольства, — въ одинъ прекрасный день онъ долженъ отъ него погибнуть, особенно если онъ злоупотребляеть своей властью. Поэтъ предсказываеть ему это неизбъжное паденіе 2), и не только предсказываетъ, но желаетъ и зоветъ его; насколько можетъ, онъ даетъ оружіе въ руки недовольныхъ и заранбе оправдываетъ ударъ кинжала, который освободить Римъ и весь міръ отъ него. "Нельзя, говорить онъ, принести Юпитеру болье пріятной жертвы 3)". Вотъ что говорилось, вотъ чему апплодировали въ читальныхъ: залахъ, въ ивсколькихъ шагахъ отъ Палатинскаго холма, вотъ, что повторялось и комментировалось врагами цезаря, что составляло на следующій день предметь разговора во всемъ Римв. Намъ было бы весьма трудно понять, какъ можно было такъ смъло и свободно говорить при Неронъ 4), если бы мы не знали, насколько неопредвленно и нервшительно по своей природѣ было цезарское правительство; оно являлось то терпимымъ, то безнощаднымъ, позволяя въ одномъ мъстъ то, что запрещалось въ другомъ, наказывая одного за то, что сходило другому.

Но не всѣ говорили такъ громко, не всѣ не желали подвергаться риску. Гласно высказывали свои мысли только смѣльчаки; остальные довѣрялись только иѣсколькимъ друзьямъ. Съ перваго взгляда кажется невозможнымъ, чтобы до насъ дошло что нибудь изъ тѣхъ разговоровъ, которые велись по секрету. Всетаки и они не совсѣмъ потеряны для насъ; историки зачастую приводятъ ихъ. Они собирали подобные

<sup>1)</sup> Весьма важно, что Сенека здёсь намекаетъ на одно изъ случившихся при немъ пораженій Парониъ. Не пдетъ ли здёсь дёло о победахъ Корбулона?

<sup>2)</sup> Med., 196: iniqua numquam regna perpetuo manent.

<sup>3)</sup> Herc. fur., 923.
4) Весьма въроятно, что большая часть трагедій Сенеки были сочинены и читаны послѣ его немилости и незадолго до его смерти. Тацить говорить, будтотого обвинали за то, что онъ чаще писаль стихи съ тѣхъ поръ, какъ Неронъ почувствоваль вкусъ къ поэзіи (Ann., XIV, 52); это обвиненіе имѣетъ силу только если Сенека сочиняль пьесы для сцены, какъ Неронъ.

разговоры изъ устъ современниковъ и удъляли имъ важное мъсто въ своихъ повъствованіяхъ. Тацитъ, Светоній, даже Діонъ полны подобными ръчами. Отсюда происходили всъ противоръчивые слухи, среди которыхъ сами историки съ трудомъ разбираются, всъ недоброжелательные комментаріи на каждое дъйствіе цезаря, неправдоподобные разсказы, странныя обвиненія, которыя историкамъ приходится тутъ же опровергать. Такимъ образомъ они сохранили намъ кое-что изъ робкихъ проявленій оппозиціи, которая держалась въ тъни и говорила только полусловами; читая историковъ, мы можемъ оцѣнить ее.

Прежде всего можно замътить, что чъмъ болъе оппозиція танлась, темъ она была безпощадиве. Ничто не укрывалось отъ недоброжелательства этихъ людей; они были темъ смеле втайне, чемъ сдержаннъе они должны были быть на глазахъ. Они никогда инчъмъ не были довольны. Имъ случалось нападать на отличныя меропріятія, значеніе которыхъ они не желали попять. Все служило поводомъ для ихъ недовольства. Тиберій въ первые годы не могъ ничего сделать, чтобы его дъяніямъ не придали дурного смысла: его порицали за то, что онъ оставался въ Римъ во время возмущенія легіоновъ въ Германін 1); правда, его порицали бы еще болье, если бы онъ покинулъ Римъ. На него сердились за то, что онъ избъгалъ зрълища гладіаторовъ 2): эту ненависть къ народнымъ празднествамъ объясняли его мрачнымъ и угрюмымъ характеромъ. Но въ то же время его сыпу Друзу не могли простить, что онъ находилъ въ нихъ слишкомъ много удовольствія. Осуждали пенасытное тщеславіе Тиберія, когда онъ принималь предлагаемыя ему почести, а затёмъ его называли высоком врнымъ, если онъ ихъ отвергалъ. Когда онъ запретилъ воздвигнуть себъ храмъ въ Испанін и отказался принимать въ серьезъ свою божественность, мудрость, за которую потомство обязано ему благодарностью, —недовольные говорили, что это низменная душа: "И великіе люди, моль, жаждуть великихъ наградъ, а кто пренебрегаетъ славой, пренебрегаетъ и доблестью <sup>3</sup>)". Однажды, послѣ разлива Тибра, опустошившаго всё низменные кварталы въ Риме, возникла мысль предупре-

<sup>1)</sup> Tan., Ann., I, 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тап., Ann., I. 76. <sup>3</sup>) Тац., Ann., IV, 38.

дить повтореніе подобныхъ бѣдствій, давши другой стокъ озерамъ и рѣчкамъ, переполиявшимъ Тибръ. Нашлись люди, жаловавшіеся и на эту мѣру. Они говорили, что "природа предусмотрѣла нужды смертныхъ", и что "стремленіе ее насиловать и исправлять есть преступленіе"; они доходили до утвержденія, что Тибръ былъ бы униженъ, если бы была уменьшена масса его водъ, "и что онъ вознегодовалъ бы, если бы его заставили течь съ меньшею славой 1)". Все это конечно очень странныя разсужденія, и обитатели Велабра безъ сомнѣнія находили, что оградить ихъ дома лучше, чѣмъ сохранить славу Тибра; но надо было ко всему привязаться и всюду найти поводъ для жалобъ. Въ этомъ заключалась единственная мысль большинства недовольныхъ изъ большого свѣта.

## IV.

Чего хотёла оппозиція. — Почему ее считали республиканской. — Оппозиція въ школахъ. — Оппозиція философовъ. — Сенека. — Тразеа. — Политика воздержанія. — Почему философы были педовольны.

Римская оппозиція, какою мы ее только что описали, была мелочна, придирчива, и д'єйствовала раздражающимъ образомъ на представителей власти: понятно, что она часто приводила императоровъ въ нетеривніе. Но представляла ли она для нихъ д'єйствительную опасность? Чтобъ оправдать ихъ насилія противъ нея, надо было бы р'єшить этотъ вопросъ въ утвердительномъ смысліє. И д'єйствительно, т'є политики, которые въ наше время берутся за реабилитацію римской имперіи; пытались доказать серьезную опасность оппозиціи для императорской власти. Эти изслідователи утверждають, будто цезари были вовлечены въ жестокую борьбу съ аристократіей, будто они, безпрестанно вызываемые ею, находясь подъ в'єчнымъ опасеніемъ за свое существованіе и за свою власть, наносили ей удары лишь изъ самозащить, и не могли щадить ее, не губя себя. При подобномъ осв'єщеніи всіє эти недовольные являются открытыми и систематиче-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Тац., Ann., 1, 79.

скими противниками императорскаго режима, принципіальными республиканцами <sup>1</sup>), стремившимися разрушить новый порядокъ вещей и возстановить тотъ, который былъ уничтоженъ Цезаремъ и Октавіемъ.

Повидимому, въ пользу этого мижнія говорить то обстоятельство. что всё тогда съ большой симпатіей отзываются о республик'в. Ея имя у вевхъ на языкъ, ея герои упоминаются при каждомъ удобномъ случав. Съ перваго взгляда трудно допустить, чтобы въ такихъ похвалахъ прошедшему не содержалось извъстной доли сожальнія о немъ; кажется, будто нельзя было быть другомъ Катопа, не будучи врагомъ имперін. Не надо забывать однако, что, если причислить къ заговорщикамъ всёхъ прославляющихъ прошлое, то въ первые ряды мятежниковъ надо поставить самихъ цезарей. Никто больше ихъ не злоупотребляль славными воспоминаніями о минувшемь; они не только не считаютъ эти воспоминанія протестами противъ своей власти, наоборотъ, опи первые ихъ вызываютъ и прославляютъ. Это было следствіемъ искусной политики Августа. Цезарь низвергъ республику: Августъ хотълъ прослыть возстановителемъ ея: онъ заявлялъ себя ея продолжателемъ и наследникомъ. Съ этого момента уже не было противоположности между героями республики и имъ, онъ безъ церемонін расположился въ нхъ компанін и воспользовался нхъ славой для того, чтобы возвысить свою. Если онъ и не говорилъ открыто, что Цезарь быль неправъ въ своей борьбѣ съ Помпеемъ, то онъ предоставиль это высказывать своимъ историкамъ и поэтамъ <sup>2</sup>). Вей вокругъ него принадлежали къ помпеянской партіи, и онъ не сердился на это. Кто хотълъ ему польстить, какъ напр., Проперцій, тотъ извращаль исторію безъ зазрѣнія совѣсти, представляя битву при Акціумѣ реваншемъ за Фарсалы<sup>3</sup>). Дошло до того, что одинъ изъ членовъ императорскаго дома, будущій императоръ Клавдій, котораго сдёлали историкомъ, потому что не знали, что съ нимъ делать, написалъ произведение въ

<sup>1)</sup> Мы можемъ употребить это слово республиканцы для обозначенія сторонниковъ режима, предшествовавшаго имперіи, и это не будеть анахронизмомь. Тацить употребляеть слово respublica въ томъ же смысль: quotus quisque reliquus, qui rempublicam vidisset (Ann., I. 3).

quus, qui rempublicam vidisset (Ann., I, 3).

2) Вергилій повидимому высказываеть именно это, прося Цезаря первымъ положить оружіе (Апп., VI, 36). Тить Ливій обсуждаль вопрось, не было ли рожденіе Цезаря песчастіємь для Рима.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) III, 2, 36.

защиту Цицерона противъ клеветъ Галла <sup>1</sup>). Итакъ, было бы большимъ заблужденіемъ думать, будто всѣ тѣ, которые съ такимъ почтеніемъ отзывались о людяхъ и порядкахъ прежияго времени, сожалѣли о прежиемъ правительствѣ, и будто пельзя было хвалить республику, не будучи республиканцемъ.

Мы не хотимъ утверждать, что и въ то время не было дъйствительныхъ республиканцевъ, но мы думаемъ, что они были рѣдки 2). Больше всего ихъ въроятнобыло въ школахъ. Юношеству преподавали только одно искусство-краснорфчіе; а на краснорфчін-то болфе, чфмъ гдъ либо, вредно отозвалась гибель республики. Краспоръчию нужна свобода; даже ивкоторая крайность въ этомъ смыслв ей не во вредъ. "Великое красноръчіе, говорить Тацить, подобно пламени; ему нужень матеріаль для питанія, движеніе для его возбужденія; оно блистаеть лишь когда горитъ " 3). Среди бурь народнаго правленія, великій ораторъ можеть достигнуть всего. Счастливый повороть судьбы возносить его къ власти и даетъ ему заразъ славу и богатство. Эти случайности были ръдки при новомъ правительствъ: красноръчіе играло здъсь незначительную родь. Поэтому-то тъ, которыхъ соблазияла карьера приключеній, которые торопились выдвинуться, горячія натуры, пылкіе темпераменты, порожденные судорожной гражданской борьбой, тъ, которыхъ стъснялъ порядокъ и правильность императорскаго режима, люди, подобные Лабіену, Кассію Северу, горько сожалали о республика и, не таясь, высказывали это. Насколько ихъ митий выдблялись изъ робкой оппозиціи большого свъта, доказываеть то обстоятельство, что въ общемъ ихъ тамъ терпъть не могли. Они открыто возставали противъ этого элегантнаго общества, которое скандализовалось смѣлостью ихъ словъ и цинизмомъ ихъ поведенія, и почти одобряли императоровъ за ихъ суровость по отношению къ светскимъ людямъ; за то такіе люди им'єли большое вліяніе въ школахъ. Будучи знаменитыми

<sup>1)</sup> CBer., Claud, 41.

<sup>2)</sup> Это совершенно ясно выражаеть Тацить сжатой фразой, когда онт описываеть состояние умовь и мифній въ моменть смерти Августа. Онъ говорить, что ивсколько человъкъ сожальни о потерянной свободь, но что они были малочисленны, и что жалобы ихъ остались безъ результата, pauci bona libertatis incassum disserere (Ann., I, 4).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тап. De orat., 36: Magna eloquentia, sicut flemma, materia, alitur et motibus excitatur, et urendo clarescit.

ораторами на форумъ, они не пренебрегали и тъми упражненіями, на которыхъ риторы обучали своихъ учениковъ, и которыя назывались декламаціями. Они вносили туда заразъ блестящія качества своего краснорвчія и смілость своихъ мивній. Разсказывають, что Лабіенъ декламировалъ однажды на одинъ изъ любимыхъ риторами сюжетовъ; дъло шло о промышленникахъ, которые подбирали брошенныхъ дътей и кальчили ихъ, чтобъ сдълать изъ нихъ прибыльныхъ инщихъ. Всв ораторы обыкновенно съ жалостью относились къ жертвамъ; Лабіенъ задумалъ принять сторону палача. Онъ защищалъ его, напр., противъ цезарей и вельможъ, которые не более того заслуживали уважение человъчества, которые скопляли рабовъ въ своихъ домахъ, калѣчили ихъ для служенія своимъ прихотямъ, "которые, не будучи сами людьми, хотъли, чтобъ и другіе ими не были" 1); справедливо ли было наказывать какого нибудь ничтожнаго преступника, когда такіе большіе преступники избъгали правосудія? Подобное горячее красноръчіе прельщало молодыхъ людей. Лабіенъ и Кассій Северъ были въ модъ у школьшковъ. Не только ихъ манера говорить находила подражаніе, но и ихъ политическое настроеніе находило сочувствующихъ. Обычные у риторовъ сюжеты сохранялись еще отъ прежняго времени; и здёсь много говорилось о тирание, лице, обладавшемъ гиперболичной злостью, которому приписывались всякаго рода злодъйства. Съ какимъ удовольствіемъ его здъсь отдълывали! И какъ счастливъ былъ весь классъ, "цёлымъ хоромъ убирая тираниа", какъ выражается Ювеналъ <sup>2</sup>). Современная исторія также проникала въ школу. Здёсь трактовались тоже сюжеты изъ событій ближайшаго прошлаго. Съ царствованія Августа, жизнь и смерть Цицерона стали темой для декламацій учениковъ и учителей. Напр. предполагалось, что въ последнія свои минуты онъ разсуждаеть со своими друзьями о томъ, долженъ ли онъ умолять Антонія о прощенін и сжечь свои филиппики. Это быль удобный случай, чтобъ поговорить о проскрипціяхъ, и никто не отказываль себъ въ удовольствін заклеймить мимоходомъ "кровавый торгъ, гдъ назначалась цъна за жизнь гражданъ". Антонія конечно ругали болже встхъ другихъ тріумвировъ: онъ уже не могъ защищаться,

¹) Сен., Controv., 33.

<sup>2)</sup> Ювен., VII, 151: quum perimit saevos classis numerosa tyrannos.

его уже не было; но и другихъ не щадили. Здѣсь не хотѣли вѣрить оффиціальной лжи, будто Октавій сдѣлаль всѣ усилія, чтобъ вырвать Цицерона у своего коллеги; великому оратору говорили, что ему надо умереть, что ему не отъ кого ждать помощи, что онъ ненавистенъ одному изъ тріумвировь, и что стѣснителенъ для другого, и что его смерть освобождаетъ одного—отъ врага, а другого—отъ угрызенія совѣсти <sup>1</sup>). Можно судить, какими апплодисментами встрѣчались такія смѣлыя рѣчи!

Итакъ, въ школахъ еще были республиканцы; особенно учителя должны были сожальть о прошломъ, такъ какъ они болье всъхъ потеряли при новомъ стров; энтузіазмъ учениковъ не вознаграждалъ ихъ за успѣхи на форумѣ. Это сожальние было вполнъ естественно, и не трудно его понять, если лишь бъгло взглянуть на то, что намъ осталось отъ всего этого риторскаго краснорвчія. Сколько потерянныхъ силъ! Сколько тутъ ума и таланта затрачено безъ пользы! Какая тонкость наблюденія! Какая сила мысли! Но, къ несчастью, въ тотъ моментъ, когда римское краспорфчіе достигло высшей точки своего развитія, когда ему открывались всі пути, имперія внезапио заперла его въ школу! Какой ораторъ вышель бы напр. изъ Порція Латрона, если-бы онъ попробовалъ свои силы въ борьбъ, достойной его таланта! Сенека говорить, что въ его ръчахъ встръчались прекрасные порывы, но между ними внезапно прорывались слабыя мъста 2); если ему случалось быть ниже своего таланта, если онъ минутами какъ будто небрежничалъ, не происходило ли это оттого, что онъ втайнъ сознаваль всю безполезность своего искусства, представляя себъ, чего опъ могъ бы достигнуть въ другія времена? Его соперникъ, Альбуцій Силь старательно пересыпаль свои різчи вульгарными словами, чтобъ не показаться исключительно мастеромъ стиля 3). Ему было противно риторское ремесло, которому онъ служилъ съ такою славой. Поэтому онъ не скрываль сожальнія о такой формы правленія, которая позволила бы ему стать политическимъ ораторомъ. Однажды, когда онъ защищаль дело въ Милаив, слушателямъ его хотели помешать

¹) Cen., Suas., 6: si cui ex triumviris non es invisus, gravis es.

<sup>2)</sup> Controv., I, предисл.

<sup>3)</sup> Сен., Controv., VII., предисл.

ему апплодировать; тогда онъ обернулся къ статув Брута и назваль его опорой и защитникомъ законовъ и свободы 1). Если такіе серьезные и положительные люди, учителя, часто бывали республиканцами, то тъмъ болъе ученики должны были быть таковыми. Но въроятио пылъ молодости удерживался не долго. Вступивши въ дъйствительную жизнь, молодые люди забывали свои прежийя мифии. Нфкоторые изъ тъхъ, которые въ школъ всего энергичнъе убивали тираниа, которые эпергично совътовали Цицерону умереть скоръе, чъмъ опозорить себя, шли по кратчайшей дорогь и, стремясь быстрве выдвинуться, дълались допосчиками. Болъе честные дълались благоразумными изъ чувства самосохраненія, и не отказывались и всколькими льстивыми выраженіями купить свою безопасность; но вет въ концъ концовъ мирились съ принципомъ существующаго режима; всъ единогласно признавали, что обширное пространство имперін, разнообразіе составлявшихъ ее народовъ, напирающіе на ея границы враги, --- все это требовало концентрацін власти для большей ея силы и сосредоточенія ея въ рукахъ одного человѣка.

Поэтому то ораторы не были опасны для цезарей; философы были въ ихъ глазахъ подозрительиве—они казались имъ настоящими врагами имперіи. Начиная съ Тиберія, было организовано правильное преслѣдованіе философовъ, которое продолжалось безъ перерыва до Антониновъ. Часто философы теривли гоненія поодиночкъ, иногда же они подвергались и массовымъ преслѣдованіямъ: при Неронъ, Веспасіанъ, Домиціанъ всъ они были изгнаны изъ Рима и изъ Италіи.

Чѣмъ же опи такъ провинились? Чѣмъ они заслужили такую строгость? О пихъ сложилась молва, что опи педовольны новымъ строемъ и сожалѣють о старомъ. Ихъ обвиняли въ томъ, что опи подражали такимъ рѣшительнымъ республикапцамъ, какъ Туберонъ, Фавоній, Брутъ. Допосчики говорили о стоикахъ; "это секта, которая никогда не порождала инчего, кромѣ интригановъ и бунтовщиковъ" 2). Такое миѣніе было весьма распространено даже среди умѣренныхъ круговъ общества, такъ что Сенека чувствовалъ необходимость возстать противъ него. Опъ сдѣлалъ это въ знаменитомъ письмѣ, гдѣ

¹) Сен., De rhet., 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тац., Ann., XVI. 23.

онъ старался доказать, что у государей нътъ болье върныхъ и преданныхъ подданныхъ, чёмъ философы. "Изъ путешественниковъ, говоридъ онъ, которые плавають по тихому морю, наиболее выигрываютъ отъ спокойствія водъ и наиболье чувствують себя обязанными Нептупу тъ, кто перевозитъ самые цънные товары"; такимъ же образомъ общественное спокойствіе напболье драгоцыню для тыхь, кто пользуется имъ, чтобы достигнуть мудрости. Такъ какъ философы лучше всѣхъ другихъ пользуются спокойствіемъ, то они ум'вють лучше оціннть его благодъянія и чувствують больше благодарности тому, кто даеть его 1). Несомивнию, что лично Сенека нисколько не республиканецъ; во многихъ мъстахъ своихъ сочиненій онъ излагаетъ свое политическое brofession de foi, которое не оставляетъ никакого сомивнія относительно его убъжденій. Монархія при справедливомъ царѣ казалась ему лучшимъ изъ правительствъ <sup>2</sup>); онъ былъ убѣжденъ, что нельзя вернуться къ древней республиканской формъ правленія, разъ были потеряны древніе правы 3); онъ пісколько разъ высказываеть, что считаетъ императорскую власть необходимой для блага Рима: "Если бы намъ случилось какъ инбудь низвергнуть это иго, еслибъ мы не согласились вновь возложить его на себя, то нарушилось бы удивительное единство нашей исторіи, и общирное зданіе ея разбилось бы въ куски. Въ тотъ день, когда Римъ перестанетъ повиноваться" 4), онъ перестанеть повельвать. Правда, что имя Катона безпрестанно на языкъ у Сенеки; это могло бы дать подозрѣніе, что онъ симпатизпруетъ тому дълу, которому Катонъ такъ благородно служилъ; но надо замътить, что обычныя похвалы, которыя Сенека расточаеть Катону, не такого свойства, чтобы его компрометтировать. Онъ видитъ въ немъ только философа, онъ порицаетъ Катона за то, что тотъ былъ патріотомъ и республиканцемъ; онъ находитъ, что, вмѣшиваясь въ общественныя дъла, Катонъ унизилъ себя. "Что тебъ дълать, говоритъ онъ ему, въ этой свалкъ? Дъло идетъ уже не о свободъ, — она давно потеряна. Ръшается вопросъ, которому изъ двухъ соперниковъ будетъ принад-

1) Epist., 73.

<sup>2)</sup> De benev., II, 2: cum optimus status civitatis sub rege justo sit.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тамъ же.
 <sup>4</sup>) De clem., I, 4.

лежать республика; что тебѣ до этого спора? Ни одна изъ сторонъ недостойна тебя" ¹). Исправленный такимъ образомъ Катоиъ перестаетъ быть гражданиномъ, чтобы стать мудрецомъ; онъ паритъ слишкомъ высоко надъ человѣчествомъ, чтобы заниматься мелкими людскими ссорами, онъ окончательно потерялъ интересъ къ политическимъ дѣламъ; понятно, такой Катонъ пе могъ болѣе затмеватъ цезарей, и хвалить его можно было безъ опасенія прослыть бунтовщикомъ ²).

Чувства Сенеки, въроятно, раздълялись большинствомъ философовъ того времени. Самый знаменитый изъ нихъ, честный Тразеа, также не кажется намъ решительнымъ врагомъ имперіи. Мы представляемъ себъ его обыкновенно человъкомъ строгой жизни, фрондеромъ съ суровымъ нравомъ: это быль напротивъ свътскій человъкъ, домъ котораго посъщали лица обоего пола и хорошаго общества. Тразеа очень любиль театрь, и въ своей родинь, Падув, онъ однажды появился на сценъ въ трагическомъ костюмъ, что сильно скандализировало бы древнихъ Римлянъ 3). По характеристикъ Плинія, онъ обладаль необыкновенной кротостью и проповедоваль, чтобы строгость не была примъняема даже къ величайшимъ преступникамъ. "Кто слишкомъ ненавидитъ пороки, говорилъ онъ часто, тотъ не любитъ людей" 4). И свою оппозицію Тразеа проводиль очень скромно и съ большимъ тактомъ. Онъ нисколько не былъ прямолниеенъ и резокъ. Если онъ считалъ нужнымъ поднять голосъ въ сенатъ противъ какой нибудь нежелательной мары, онъ начиналь съ восхваленія императора, котораго онъ, не колеблясь, называлъ превосходнымъ государемъ, egregius princeps, хотя этотъ превосходный государь быль Неронъ 5); да и такія выходки онъ позволяль себѣ рѣдко; онъ больше любиль протестовать однимъ молчаніемъ. Когда Неронъ п'яль, онъ не засыпаль, какъ однажды заснулъ Веспасіанъ, едва не заплатившій жизнью за эту невѣжливость; Тразеа выражаль даже одобреніе въ удачныхъ

<sup>1)</sup> Epist., 14.

<sup>2)</sup> Что можно было хвалить Катона, не будучи мятежникомъ, доказываетъ примъръ Петронія, который не колеблясь, прославляетъ его въ самыхъ высокихъ выраженіяхъ въ своей поэмѣ De bello civili.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тац., Ann., XVI, 21.
 <sup>4</sup>) Плиній., Epist., VIII, 22.

<sup>5)</sup> Tan., Ann., XIV, 48.

мѣстахъ, только его энтузіазмъ находили слишкомъ умѣреннымъ. Когда въ сенатѣ разыгрывались нелѣпыя комедін, когда растерянные сенаторы, опьяняя самихъ себя криками одобренія, въ концѣ концовъ доходили до какого то изступленія лести, Тразеа былъ холодиѣе свонхъ коллегъ, но и онъ подавалъ голосъ вмѣстѣ со всѣми 1). Онъ умышленно высказывалъ все свое миѣніе цѣликомъ только тогда, когда дѣло шло о малозначительныхъ вопросахъ, къ которымъ по его миѣнію императоръ былъ равнодушенъ 2); такое осторожное поведеніе предохраняло его долго отъ гнѣва государя. Приномнимъ, что, несмотря на свою репутацію честиѣйшаго человѣка имперін, онъ былъ одной изъ послѣднихъ жертвъ Нерона.

Итакъ, оппозиція философовъ вовсе не была такая заговорщицкая, какъ утверждали допосчики. Единственный поводъ, который подавали философы для упрековъ въ томъ, что они находятся въ сговоръ и консипрацін, быль тоть, что въ одинаковыхъ случаяхъ они вели себя одинаково: когда они видели, что честный человекъ не можеть уже появиться въ сенатъ, они рѣшались не приходить вовсе или, если приходили, то молчали. "Они требовали для себя свободы лишь въ одномъ отношенін, меньше чего уже нельзя требовать, —свободы ничего не говорить" 3); но именно это то имъ и не хотъли разръшить. Когда нельзя было уличить философовъ въ открытомъ заговорѣ, ихъ обвиняли въ томъ, что они сговорились воздерживаться. Въ такихъ границахъ, намъ кажется, обвинение было справедливо, и почти всъ философы, повидимому, его заслуживали. Къ концу жизни Сенека совътоваль Луцилію удалиться отъ дёль 4). Въ тоже время онъ наполнялъ свои трагедін тирадами о прелести ничтожества, о счастін жить "вдали отъ скользкихъ вершинъ власти" и умереть "старымъ плебеемъ" 5). Когда, по его мивнію, настало время ему самому удалиться, какъ онъ совътоваль другимь, онъ просиль на это согласія государя, чтобы ръшение его не было дурно истолковано. Сенека предложилъ возвра-

<sup>2</sup>) Тац., Ann., XII, 49.

<sup>1)</sup> Tau., Ann., XIV, 12: silentio vel brevi assensu priores adulationes transmittere solitus.

<sup>3)</sup> Сен., Oedip., 523, Tacere liceat: nulla libertas minor et rege petitur.

<sup>4)</sup> Epist., 19 и след. 5) Сен., Thyestes, 390.

тить Нерону всё именія, которыя тотъ ему даль, и просиль позволить ему удалиться отъ двора. Неронъ отказаль ему въ этомъ. Около того же времени Тразеа, который не захотълъ поздравить императора со смертью его матери, а также воздать божескія почести Поппеф, совершенно пересталь принимать участіе въ общественныхъ дълахъ. Стараясь не пріобщаться къ мёропріятіямъ, которыя онъ считаль преступными, но всетаки не желая явиться бунтовщикомъ, нападая на нихъ открыто, Тразеа удалился изъ сената и въ теченіе трехъ лѣтъ не показывался тамъ. Доносчики воспользовались этимъ, чтобъ его погубить. Они разсказывали Нерону, что въ провинціяхъ и въ войскахъ читается Оффиціальный жирналь Рима, куда вносились постановленія сената и имена голосовавшихъ сенаторовъ, съ спеціальною цёлью узнать, чего Тразеа не захотёль сдёлать" 1). Неропъ написалъ сенаторамъ жалобу на тъхъ, кто не исполняетъ обязанностей своего званія и своимъ приміромъ поощряєть безпечность другихъ, и Тразеа, какъ "дезертиръ общаго дѣла", былъ осужденъ на смерть. Вотъ крайній предъль, наибольшая смелость оппозицін, которая такъ дорого стоила философамъ! Она не осмѣливалась проявляться въ опредъленныхъ и прямыхъ дъйствіяхъ и никогда не шла дальше молчанія и воздержанія. Такое поведеніе можеть объяснить ненависть къ нимъ дурныхъ государей; но оно, конечно, не въ сплахъ оправдать мёръ, которыя они принимали противъ философовъ.

Сила оппозиціи не только была преувеличена, но и самый принципъ ея не быль понять. Безъ сомивнія, они не любили дурныхъ цезарей; этому нельзя удивляться, и нельзя имъ ставить этого въ упрекъ; но они ненавидёли пороки цезарей, а не власть ихъ. Эта власть дъйствительно писколько ихъ не стъсняла, и они охотно съ нею мирились. Почти всъ эти мудрецы дълали видъ, будто они съ презръніемъ смотрятъ на теченіе земныхъ дълъ, и заниматься подробностями правленія казалось имъ низкимъ ремесломъ. Къ тому же они проповъдывали, что духъ можетъ и долженъ отвлекаться отъ плоти, что онъ самъ создаетъ свою судьбу и свое счастье, что случан жизни не имъютъ вліянія на него, что духъ можетъ быть счастливымъ

<sup>1)</sup> Tau., Ann., XVI, 22 Diurna populi romani per provincias, per exercitus curatius leguntur, ut noscatur, quid Thrasea non fecerit.

посреди нищеты и мученій, можеть быть свободнымъ въ оковахъ. Такимъ образомъ, режимъ, подъ которымъ они жили, ихъ мало интересоваль, и самые отважные изъ нихъ желали даже, чтобъ онъ быль суровымъ, и тъмъ далъ бы имъ возможность упражнять свою добродътель, какъ набожный человъкъ желаетъ страданій и бъдности, которыя помогли бы ему скорте достигнуть небесъ. Такимъ образомъ, оппозиція философовъ противъ цезарей была не столько политическая по своему принципу, сколько моральная. Они ценили более всего соблюдение простыхъ правилъ честности, и въ императоръ они порицали болъе человъка, чъмъ повелителя. Они ставили ему въ упрекъ излишество празднествъ, изобиліе ѣды, нышность, распутство, безчелов в чность или, лучше сказать, они включали его въ анаеему, которую они произносили надъ всеми своими современниками; обыкновенно они не шли дальше подобныхъ общихъ требованій, и если бы они имѣли счастье видѣть на Палатинскомъ холмѣ честнаго и умѣреннаго государя, какимъ, напр.. былъ впоследствін Маркъ Аврелій. добрый супругъ и ивжный отецъ, привязанный къ своему дому, педанть въ его исполненіи, охотно убъгающій оть толпы, чтобы углубиться въ самого себя, они бы охотно помирились съ нимъ и ничего больше и не желали бы 1). Итакъ философы не были мятежники, какими ихъ выставляли доносчики; можно даже утверждать, что ифкоторый индифферентизмъ, который они рекомендовали по отношенію ко всему вившнему, склонность искать себв полное удовлетворение въ душв и пренебрегать всёмъ остальнымъ, - все это было на руку установившемуся режиму и дёлало изъ нихъ самыхъ мирныхъ подданныхъ. Но, если подобная оппозиція не имѣла опасности для имперін, она была очень непріятна цезарю. Она принимала форму поученія, а ничто такъ не выводить изъ терпинія людей съ извистнымъ высокимъ положеніемъ, какъ слушаніе поученій. Они неохотно переносять подобные выговоры и не любять непрошенныхъ наставниковъ. Когда Неропъ возвращался къ себъ во дворецъ въ костюмъ кучера

<sup>1)</sup> Мы не хотимъ сказать, что Марвъ Аврелій обезоружиль тёхъ людей, которые по профессіи были всёмъ недовольны. И въ его царствованіе были такіе, которые продолжали жаловаться. Его историкъ по этому поводу замёчаетъ, что нётъ такого государя, какъ бы хорошъ онъ ни былъ, котораго бы пощадило злословіе. Hist. Aug., Marc. Anton., 15.

или комедіанта, или когда онъ шелъ домой, поколотивши кого нибудь почью, что было однимъ изъ любимъйшихъ его удовольствій, онъ, конечно, входилъ въ ярость, если ему случалось встрътить кого нибудь изъ этихъ людей съ блъднымъ цвѣтомъ лица, съ серьезной осанкой, въ строгой одеждѣ, которые какъ будто для того и попадались ему на пути, чтобъ напомнить ему объ его обязанностяхъ 1). Онъ дъйствительно и имълъ смертельную ненависть къ философамъ, и нетрудно было убъдить его въ томъ, что они глубокіе конспираторы, что они всегда подготовляютъ въ тиши какое нибудь великое предпріятіе, и будучи заклятыми врагами имперіи, работаютъ надъ возстановленіемъ прежняго правленія.

Эти упреки были неосновательны; чтобы ни утверждали доносчики, оппозиція въ общемъ не имъла ни такихъ высокихъ перспективъ, ни такихъ установившихся принциповъ. Когда государи видѣли ловкихъ и ръшительныхъ заговорщиковъ въ свътскихъ людяхъ, виновныхъ въ итсколькихъ остротахъ, они делали имъ слишкомъ много чести. Тъ, которые дъйствительно были въ заговоръ, конечно, остерегались это высказывать; другіе высказывались безъ нам'тренія, случайно, чтобъ дать волю накиптвшей злобъ. У нихъ не было предвзятаго плана, они не старались стакнуться, не составляли партій. Самые ръшительные изъ недовольныхъ страстно желали избавиться отъ иного цезаря, но въ общемъ ихъ мысль, не шла дальше. У нихъ было больше ненависти къ человѣку, чѣмъ къ режиму, они не хотъли перемъны правленія, но перемъны повелители. Итакъ между педовольными въ Римъ могли встръчаться единичные республиканцы, но мы не думаемъ, чтобы во времена имперін существовала въ Римъ республиканская партія.

<sup>1)</sup> Tau., Ann., XVI, 22; rigidi et tristes, quo tibi lasciviam exprobrent.

## ГЛАВА ІІІ.

## Ссылка Овидія.

Мы видели, что Августь къ концу царствованія измёнилъ свою нолитику относительно тъхъ, которие осмъливались быть недовольными имъ и къ тому же высказывали это. Онъ долго старался показать, что презпраетъ ихъ нападки; теперь онъ началъ сурово наказывать ихъ, и повидимому, намъренъ былъ не терпъть болъе вокругъ себя никакой оппозиціи. Въ этотъ то моменть поэть Овидій быль изгнань изъ Рима и сосланъ на край свъта. Эта ссылка является однимъ изъ самыхъ любопытныхъ и темныхъ эпизодовъ эпохи Августа. Причина ссылки остается весьма гадательной; императорскій эдикть, въ силу котораго поэтъ былъ водворенъ въ дикія страны Эвксинскаго Понта, ставить ему въ упрекъ только изданіе поэмы Ars amandi, по ни для кого въ Римѣ не было тайной, что безправственность его произведеній не была единственной причиной наказанія, постигшаго поэта. Говорили, что Овидій совершиль болье серьезный проступокь, будто бы лично противъ императора. Объ этомъ говорили, но говорили шопотомъ, и ни одинъ писатель древности не открываетъ намъ, какого рода быль этотъ проступокъ. Единственнымъ документомъ, на основанін котораго мы можемъ судить о немъ, являются произведенія самого Овидія; намъ кажется, они могутъ дать въ этомъ отношеніи достаточныя указанія. Поэмы, которыя Овидій написаль во время своего пребыванія въ Римъ, позволяють намъ оцънить оффиціальный мотивъ его ссылки; то, что онъ написалъ впоследствии, можетъ открыть намъ тайную ея причину. Надо изслъдовать тотъ и другой періодъ творчества Овидія, если мы хотимъ разръшить историческую проблему о причинахъ его немилости.

I

Счастивая юпость Овидія.—Онь любить свой вѣкь.—Его современники симпатизирують ему.—Amores.—Ars amandi.—Какіе упреки вызывало это произведеніе.—Отвѣтъ Овидія на эти упреки.

Кажется, никогда не было человъка болье счастливаго, чъмъ Овидій до своей ссылки. Въ теченіе пятидесяти лѣтъ жизнь была къ нему гораздо ласковъе, чъмъ она обыкновенно бываетъ къ поэтамъ. Горацій и Вергилій, великіе его предшественники, не имфли такой постоянной удачи, а быть можеть и такого безусловнаго успъха. Овидію не приходилось, подобно имъ, бороться съ суровою нуждою; онъ быль изъ тёхъ людей, которые, благодаря 'своему происхожденію и состоянію, находять готовое м'єсто въ світть, какъ только они въ немъ появляются. Его семья носила уважаемое имя и занимала видное положение; его отецъ имълъ хорошия средства и прилагалъ всъ силы, чтобъ сохранить ихъ. Въ молодости Овидій жаловался на эту последнюю черту въ характере отца, ставившую границы его издержкамъ 1), но впослъдствии онъ даже воспользовался ею. Онъ самъ при встхъ своихъ безумствахъ никогда не былъ расточителенъ. Мы знаемъ, что за любовь онъ платилъ охотнъе красивыми стихами, чъмъ чистыми деньгами; такимъ образомъ, чтобы существовать, Овидію не было надобности состоять на жалованін у какого нибудь покровителя подобно большинству своихъ собратьевъ. Его слава началась съ раннихъ лътъ. Онъ былъ знаменитъ еще ученикомъ, и память объ его патетическихъ импровизаціяхъ долго сохранялась среди риторовъ 2). Въ двадцать лътъ онъ читалъ свои стихи въ многолюдныхъ собраніяхъ. Горацій и Тибуллъ, Вергилій и Проперцій еще были живы; эти великіе генін занимали все вниманіе Римлянъ, такъ что тъ были вправъ игнорировать или же относиться индефферентно къ новичкамъ; несмотря на это, римскій свътъ внимательно прислушивается къ начинаніямъ молодого Овидія и до конца не перестаетъ выражать ему одобреніе. "Миб посчастливилось, говорить намъ Овидій, пріоб-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Am., I, 3, 10.

<sup>2)</sup> Cen., Controv., 10.

ръсти при жизни вею ту славу, которая становится обыкновенио достояніемъ лишь мертвецовъ 1)";

Благополучіе поэта довершалось тімь, что онь быль вполні доволенъ собою и многимъ изъ того, что его окружало. У него былъ не такой характеръ, чтобъ видъть жизнь съ дурной стороны. Если поэтамъ недостаетъ дъйствительныхъ несчастій, они обыкновенно создаютъ себъ воображаемыя. Но большей части настоящее имъ не нравится; они охотнъе живутъ въ прошедшемъ или въ будущемъ, и эти экскурсіи въ область пережитого и ожидаемаго доставляютъ имъ тысячу причинъ для жалобъ на все окружающее. Овидій, напротивъ, любилъ свое время и чувствоваль, что онъ создань именно для него. "Пусть другіе, говорить онь, сожальють о древнихь временахь; я считаю себя счастливымъ, что родился въ этотъ въкъ, —онъ мив по вкусу 2)". Даже тамъ, гдъ онъ старается восхвалять древнюю доблесть, чтобъ показаться челов комъ серьезнымъ и поправиться императору, онъ находить средства проявить свои истинныя чувства. Послѣ красивой тирады, гдв онъ прославляетъ то счастливое время, когда консуловъ брали отъ плуга, когда спали на соломѣ съ вязанкой сѣна подъ головой, онъ сибишть прибавить, какъ бы про себя: "Мы хвалимъ людей стараго времени, а живемъ, какъ люди современные <sup>3</sup>)". Слова эти были лишь слишкомъ справедливыми.

Кто такъ увлеченъ и такъ полонъ своимъ временемъ, тотъ не любить покидать его даже мысленно, тотъ всегда носить съ собою воспоминаніе о немъ и сообщаеть его характеръ всёмъ другимъ эпохамъ.

Такъ поступалъ и Овидій, что и отличаеть его отъ другихъ писателей его въка. Воображение Вергилия охотно уносилось къ далекимъ первобытнымъ въкамъ, куда онъ увлекалъ своихъ героевъ. Надо думать, что особенно по душф ему быль образь добраго царя Эвандра, настоящаго царя золотого в'іка: этоть царь гуляеть подъ единственной охраной двухъ собакъ, просыпается въ своей хижнит подъ итніе птицъ. Тить Ливій высказаль знаменитую фразу, что, когда онь разсказываеть про древность, то и его душа дълалась древнею. Овидій поступаеть на-

<sup>1)</sup> Trist., IV, 10, 121. 2) Ars am., III, 121. 3) Fast., I, 225: Laudamus veteres, sed nostris utimur annis.

обороть: онъ приближаетъ древность къ себѣ, вмѣсто того чтобы самому удаляться въ нее; онъ смотрить на старину сквозь призму своего времени и даетъ ей свою окраску. Пріуроченіе древности къ современности—его обычная манера. Этотъ пріемъ пріобрѣтаетъ пикантную прелесть еще отъ того, что поэтъ пользуется имъ безъ всякаго усилія, съ какой то наивностью; онъ описываетъ прошлое такъ, какъ онъ его видить. Такой характеръ присущъ уже первымъ его произведеніямъ: молодыя женщины или девушки, которыхъ онъ заставляетъ говорить въ своихъ Героидахъ, — это все современницы Августа, свътскія особы, умныя, хорошо воспитанныя, не имъющія никакой античной простоты. Онъ постоянно заняты тъмъ, что пишутъ письма своимъ мужьямъ или любовникамъ; онъ ожидаютъ и получаютъ отъ нихъ отвъты, что предполагаеть довольно д'вятельныя письменныя сношенія между разными частями свѣта; посланцы проникаютъ даже на пустынный островъ, Наксосъ, гдъ покинутая Аріадна утъшается, сочиняя трогательное посланіе къ тому, кто только что ее покинулъ. Даже все детали носятъ тотъ же самый характеръ. Героп троянской войны, возвратившись домой, разсказывають о своихъ похожденіяхъ послѣ чаши вина, совсѣмъ какъ римскіе легіонеры. Парисъ—это щеголь, который тутъ же за столомъ Менелая и въ его присутствін, объявляеть Еленѣ о своей любви, соблюдая всpprox пріемы, которые позднpprox будуть описаны въ Ars~amandi.Неравнодушная къ красотъ Фригійца Елена, однако, оченъ смущена вопросомъ, и не знаетъ, какъ отвътить на него. Это первое любовное письмо, которое она пишетъ; она завидуетъ счастью женщинъ, которыя имъють больше опыта, чъмъ она: felices, quibus usus adest 1). Такимъ образомъ, Овидій ушель отъ Гомера очень далеко. Неудивительпо, почему благоговъйные поклонники древности жаловались, что Овидій профанируєть ее; по чтобы понять произведенія этого посл'вдияго, нужно читать ихъ такъ, какъ онъ ихъписалъ, а не требовать отъ него того, чего онъ самъ не хотѣлъ дать. Овидій не изъ тѣхъ строгихъ художниковъ, которые стараются проникнуться шедеврами древности и почтительно ихъ воспроизводить. Онъ безпрестанно только заигрываеть съ прошлымъ; онъ говорить о немъ съ улыбкой на устахъ. Ови-

<sup>1)</sup> Heroid., XVII, 145.

дія совершенно справедливо сравиивали съ его соотечественникомъ, Аріостомъ; оба эти поэта совершенно одинаково обращаются со старыми воспоминаніями и съ древними легендами. Оба они любятъ разсказывать ихъ, но оба нисколько не церемонясь, извлекаютъ изъ этихъ разсказовъ только веселое; они держатся на срединѣ между проніей и серіозностью. Въ такомъ отношеніи къ своимъ сюжетамъ заключается ихъ главная оригинальность, что болѣе всего и способствовало ихъ успѣху. Вергилій говоритъ, что въ его время мнеологія износилась; Овидій обновиль ее, но обновиль извративши ея характеръ, такъ что всѣ читавшіе его стихи удивлялись, какую новую прелесть опъ умѣлъ придать старымъ, общензвѣстнымъ повѣствованіямъ: его герои вновь становились живыми и молодыми, приспособляясь къ обычаямъ, къ взглядамъ, къ образу жизни читателей, которые безъ колебанія провозгласили Овидія первымъ поэтомъ своего времени.

Безъ сомивнія, такой приговоръ преувеличенъ, но по крайней мъръ его высказывали вполиъ искренио. Общество современное Овидію узнавало себя въ его произведеніяхъ, а превознося ихъ, хвалило и себя. Никто лучше Овидія не съумъль изобразить этого общества. Чтобы понять, чёмъ стало это общество во второй половине царствованія Августа, именно нужно читать стихи Овидія. Изучивши римское общество по произведеніямъ этого поэта, можно ясно вид'ять, какъ оно непохоже на обычныя фантастическія его изображенія. Въ наше время къ нему обыкновенно относятся съ жалостью за то, что опо не смогло сохранить за собою своей свободы. Потеря эта несомивнию очень большая, но римское общество переносило ее безъ труда. Оно видъло лишь послъднія несчастныя битвы за свободу или ради ея уничтоженія. Поэтому можно сказать, что римское общество страдало изъ-за нея, не зная ея, и никогда о ней не сожальло. Это общество цъликомъ принадлежало настоящему; нодобно Овидію, оно не переживало тревожныхъ наплывовъ старыхъ воспоминаній, которыя всегда вносять и вкоторую горечь въ удовольствія настоящаго. На м'єсто общественных в діль, которыми римляне перестали заниматься, у нихъ были другіе предметы развлеченія, болье для нихъ пріятные. Интересъ къжизни измѣнился. Онъ уже не сосредоточивался на стремленін завоевать политическое вліяніе,

управлять партіями, вызывать страсти на народныхъ собраніяхъ, какъ это было во время оно; теперь люди направляли вев силы на то, чтобы блистать въ благовоспитанномъ обществъ, распространять въ немъ славу своего ума или молву о своихъ похожденіяхъ. Римляне того времени при всей своей праздности были народъ очень занятой, inotio negotiosi; тысячи важныхъ пустяковъ, составляющихъ свътскую жизнь, отнимали у нихъ досугъ и не оставляли времени сожалъть о дъятельности, которую они утратили и которая действительно достойна мужа. Вотъ какое представление о современникахъ Овидія является у насъ, когда мы читаемъ его произведенія. Мы не осмълимся безусловно утверждать, чтобы та эпоха, о которой идетъ рѣчь, была счастливан эпоха: счастье, въ самомъ общемъ значенін этого слова, заключаетъ и то серьезное удовольствіе, которое испытываеть человъкъ, сознавая себя своимъ собственнымъ господиномъ и управляя своею судьбою. Тогда же всв находились въ полной зависимости отъ одного человѣка. Но общество той эпохи по крайней мѣрѣ было совершенно довольно своею судьбою. Никогда въ другое время люди не пользовались съ большей степени благами, которыя имъ были доступны, и не думали такъ мало о тъхъ благахъ, которыхъ они лишились.

Понятно, такое общество было по душѣ Овидію, и онъ считаль за счастье жить въ немъ; никто лучше него пе былъ приспособленъ къ пріятному существованію въ подобныхъ условіяхъ. Что такой человѣкъ какъ Овидій долженъ былъ пользоваться всевозможнымъ усиѣхомъ, что онъ долго жилъ одною жизнью съ людьми своего вѣка и своего положенія, эти факты мы могли бы предположить и а priori, даже еслибъ онъ позаботился скрыть ихъ отъ насъ, — а онъ старательно подчеркивалъ ихъ. Его Amores содержатъ исторію его юности, а изъ этой исторіи видно, по всѣмъ приключеніямъ, о которыхъ онъ разсказываетъ, что онъ провелъ свою юность весьма разсѣянно. Правда, поздиѣе, въ ссылкѣ, Овидій старался значительно смягчить дурное впечатлѣніе своихъ первыхъ произведеній. Его письма къ императору и къ друзьямъ нолны опроверженій установившагося на его счетъ взгляда. Онъ хотѣлъ бы заставить думать, что его правы были лучше его произведеній, и что, "если его муза была легкомысленна, то по край-

ней мъръ жизнь его была чиста" 1). На самомъ дълъ весьма возможно, что во всёхъ его повъствованіяхъ много выдуманнаго и просто напросто ложнаго. Стихи у него не вытекаютъ прямо изъ сердца, какъ напр., у Катулла; въ его элегіяхъ пъть признапій въ порывъ страсти, носящихъ на себѣ печать правдивости. Овидій представляется намъ скорће человћкомъ съ распутнымъ воображеніемъ, и въ его безпорядочной жизни голова, кажется, играла большую роль, чемъ сердце. Его бользненный темпераменть, его утомленное здоровье дълали его неспособнымъ къ большимъ излишествамъ. Онъ самъ говоритъ, что онъ бледенъ и почти никогда не пьеть вина 2). Когда Овидій воспеваеть свою любовь, то его любовныя раны никогда не бываютъ глубоки; онъ не могутъ заставить его забыть, что онъ поэтъ. Любовинкъ не уничтожаетъ художника, который только и думаетъ о томъ, какъ бы изъ всего того, что онъ дълаеть или видить, извлечь выгоду для своей поэзін. Итакъ Овидій могь преувеличивать свои чувства, Овидій украшаль дъйствительность, чтобы сдълать ее болье достойною винманія читателей; но, несмотря на всё его уверенія, мы не можемъ допустить, чтобы все съ начала до конца было имъ выдумано. Кориниа—личность не вымышленная, и въ описаніи ея развлеченій есть нѣчто большее, чѣмъ поэтическія фикціи и мечты. Овидій самъ сознается въ этомъ въ минуты откровенности. Въ тотъ моментъ, когда онъ пытается защитить свою молодость, у него проскальзывають слова: "Мое сердце тогда было нѣжно, чувствительно къ стрѣламъ любви, оно воспламенялось отъ мальйшей искры" 3). Это признание стоить замътить. Итакъ Овидій не обманываеть нась, когда въ своихъ *Amores*, въ прекрасныхъ стихахъ, говоритъ, что былъ влюбленъ во всъхъ женщинъ: "у меня ивть силы управлять собою; я какъ корабль, который уносять быстрыя волны. Мое сердце не ограничивается предпочтеніемъ къ извъстнымъ красавицамъ, оно находить сотии причинъ любить ихъ вевхъ"; затьмь онъ перечисляеть, какъ Донъ-Жуанъ, всъхъ тьхъ, которыя ему правятся 4). Допустимъ, что въ его признаніяхъ есть доля пре-

<sup>1)</sup> Trist., II, 354.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pont., I, 10, 30. <sup>3</sup>) Trist., IV, 10, 65.

<sup>4)</sup> Am., II, 4, 7.

увеличенія и фатовства, тѣмъ не менѣе ихъ основа справедлива. На этой основѣ Овидій вышивалъ узоры, не стѣсияясь. Свои приключенія онъ проводитъ по всѣмъ ступенямъ, обычнымъ при подобнаго рода чувствѣ, чтобъ имѣть удовольствіе описать ихъ: онъ пользуется случаемъ, чтобы описать любовь ревнивую, любовь счастливую, любовь обманутую; но этотъ случай доставляла ему его собственная біографія, такъ что тѣ, которые искали въ его элегіяхъ поводовъ къ нападкамъ на его юность, имѣли для этого нѣкоторое основаніе.

Позволяя себъ такимъ образомъ измънять и укращать дъйствительность, поэтъ иногда вносить нѣкоторую неопредѣленность въ свои картины. Напр. мы не умфемъ яспо различить, въ какой свфтъ онъ насъ вводитъ. Такая неопредъленность имъла важное значеніе, и мы увидимъ поздиве, что ею жестоко воспользовались противъ самого поэта. Какого сорта женщины принимали участіе въ тёхъ веселыхъ собраніяхъ, которыя онъ намъ описываетъ? Главное, кто эта Коринна, его первая возлюбленная? Все, что мы о ней знаемъ, это то, что имя Коринны ей не принадлежало, и что поэтъ выдумалъ его, чтобы скрыть ея настоящее имя <sup>1</sup>). Если онъ боялся ее скомпрометтировать, очевидно, ея репутація была такова, что ее надо было щадить. Следовательно, она была не изъ тъхъ женщинъ, которыя ищутъ приключеній и шума. Въ противномъ случат, она бы пожелала, чтобы ее назвали, потому что стихи великаго поэта ввели бы ее въ моду 2). Но принадлежала ли эта женщина вполив хорошему свъту? На этоть вопросъ можно было бы отвътить утвердительно, судя по тому способу, какимъ Овидій обозначаеть того, у кого онь ее отняль: онь называеть его ея мужемъ, vir suus. "Такъ сильно охранялась эта женщина, которую оберегали мужъ, бдительный слуга, крѣпкая дверь: сколько враговъ надо было побъдить" 3)! Допустивши даже, что название мужа скрываетъ здѣсь другое, менѣе почетное названіе, нужно все же признать, что завоеваніе Коринны было д'вломъ труднымъ, и что она не была изъ тѣхъ, которыя доступны всѣмъ. Правда, читая иъкоторые

1) Trist., IV, 10, 60.

<sup>3</sup>) Am., II, 12, 3.

<sup>2)</sup> Овидій именно разсказываеть, что одна изъ подобныхъ женщинь, пользуясь такой неопредёленностью, говорила повсюду, что Корипна—никто иной, какъ она. Ат., II, 17, 29.

детали, которые Овидій сообщаеть о ней, мы находимь ее весьма податливой и нрава самаго легкаго; но въ концъ концовъ она не хуже Делін Тибулла и Цинтін Проперція, а мы знаемъ, что объ онъ были свътскія дамы, послідняя даже носила весьма почетное имя. Однако мы предпочитаемъ думать, несмотря на всв приведенные доводы, что Коринну следуетъ причислить, какъ выражается Горацій, ко второму классу или, какъ у насъ говорятъ, къ полусвъту. Овидій очень горячо защищается отъ обвиненія, будто онъ когда либо любилъ замужнюю женщину. "Нътъ никого, говоритъ опъ, даже изъ простого народа, который по моей винъ могъ бы сомиъваться въ законности своихъ дътей" 1). Это было одно изъ величайшихъ преступленій для Римлянъ; оно осуждалось общественнымъ мивніемъ также, какъ и закономъ. Въ свою очередь, къ любви куртизанокъ относились весьма синсходительно. Плавтъ, который иногда старается казаться моралистомъ, говоритъ: "Лишь бы не вступать въ чужія владінія, —ничто не мѣшаетъ идти по большой дорогѣ". Вотъ почему Овидій, такъ сильно занимавшій общественное мижніе своею разсжянной жизнью, признавая, что вст въ Римт говорили объ ней, въ то же время отважно прибавляеть, что о немъ никогда не ходили дурные слухи. Дъло въ томъ, что связь съ Коринной и съ подобными ей не была изъ числа тъхъ, которыя дають дурную славу.

Надо признаться, что эта неопредъленность, которую весьма трудно разсъять, читая Amores, не особенно говорить въ пользу общества того времени. Если трудно опредълить, какой именно слой общества хотъль изобразить Овидій, то происходить это оттого, что различные слои часто сливались одинь съ другимъ. Картины легкихъ нравовъ, начертанныя поэтомъ, почти въ равной степени соотвътствовали всъмъ слоямъ. Онъ самъ переходить отъ одного къ другому, не предупреждая насъ объ этомъ, и съ большою легкостью, доказывающею, что между разными слоями общества не было очень глубокаго разграниченія. Когда Овидій говоритъ намъ, что въ Римъ только и зашимаются, что удовольствіями, что Вепера царствуетъ въ городъ, основанномъ ея сыномъ, что нътъ добродътельныхъ женщинъ кромъ тъхъ, на

<sup>1)</sup> Trist., I.

которыхъ шикто не обращаетъ вниманія, casta est quam nemo regavit 1), онъ повидимому говорить здёсь за всёхъ и не дёлаетъ инкакихъ исключеній. На счетъ одной изъ его элегій невозможно даже никакое сомивніе; она обращена именно къ людямъ женатымъ, и, къ несчастью для правственности, это вмёсте съ тёмъ одна изъ самыхъ пріятныхъ и легкихъ во всемъ сборникъ. Это та самая элегія, гдъ онъ совътуетъ слишкомъ строгимъ мужьямъ быть довърчивъе къ своимъ женамъ и не умножать безполезныхъ предосторожностей. Еще понятно, когда онъ говоритъ: "Какъ бы вы ни охраняли все остальное, вы не властны надъ душой. Пусть веж замки крепко заперты, любовникъ въ сердцъ"<sup>2</sup>). Или еще: "Мы особенно желаемъ того, въ чемъ намъ стараются отказать. Тщательная охрана привлекаетъ воровъ. Мало кто любитъ удовольствія легко доступныя. "Есть женщины, которыя правятся не столько въ силу своей красоты, сколько въ силу любын своихъ мужей. Видя, какъ влюблены мужья, въ ихъ женахъ предполагаютъ нивъсть, какую прелесть". Но то, что слъдуетъ дальше, по истинъ удивительно: "Кто сердится, если у его жены есть любовники, тотъ не умфетъ жить, тотъ не знаетъ римскихъ нравовъ. Если ты уменъ, закрой глаза, успокой свое разгивванное лицо, забудь суровыя права мужа. Поддерживай знакомство съ друзьями, которыми ты обязанъ своей женъ, —безъ нихъ она тебя не оставитъ. Ты такимъ образомъ обяжещь очень многихъ, нисколько не вредя себъ; ты будешь имъть готовое мъсто на всъхъ празднествахъ молодежи и увидишь свой домъ полнымъ подарковъ, которые тебф ничего не будуть стоить". За эти неосторожныя шутки Овидій дорого заплатиль!

Искуство любить (Ars amandi), написанное поздиве и послужившее одною изъ причинъ ссылки поэта, не оставляеть мъста такимъ неопредъленностямъ, какъ Amores. На этотъ разъ по крайней мъръ Овидій высказываетъ очень яспо, для кого именно написана эта книга. "Удалитесь отсюда тъ, кто носитъ легкія повязки, знакъ цъломудрія, и кого длинное платье покрываетъ до земли. Я пою любовь, не вызывающую скандала, и незапрещенным ралости 3)".

<sup>1)</sup> Am., I, 8, 4..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Am., III, 4. <sup>3</sup>) Ars am., I, 13.

Итакъ онъ обращается къ тъмъ женщинамъ легкаго поведенія, въ большинств случаевъ вольноотпущеннымъ, которыя были тогда такъ многочисленны и играли такую видную роль. Римъ сильно манилъ ихъ къ себт во вст времена. Уже Плавтъ говорилъ въ эпоху пуническихъ войнъ: "Здесь куртизанокъ больше, чемъ мухъ, когда бываетъ жарко". Еще хуже стало во времена Августа, особенно вслъдствіе громадныхъ празднествъ, которыя привлекали столько любопытныхъ, такъ что, по выраженію Овидія, городъ и міръ сливались воедино, orbis in urbe fuit 1). Эти женщины, если върить поэту, были большія искусницы и очень ловки. Ихъ образованіе было очень значительно. Онъ умъли не только говорить на греческомъ и латинскомъ языкахъ, которые дёлили между собою тогдашній міръ, не только, танцовать и пъть, но также говорить жеманио, ходить граціозно, см'вяться и плакать: все это были таланты, которыми оп'в ум'вли пользоваться очень кстати. Онъ имъли всъ недостатки, обычные у подобныхъ женщинъ, а кромъ того другіе, свойственные тогдашнему времени; напр. он' были очень суевфриы. Восточныя религіи, которыя начинали пріобрѣтать уже большое значеніе, не имѣли болѣе горячихъ адентовъ, чёмъ онё. Онё принимали участіе въ праздникахъ Великой Богини, онъ отъ всей души оплакивали Адониса, посъщали храмъ Изиды и даже назначали тамъ свиданія, и набожно постились въ день шабаша; забол'вая, он'в за колдуньей посылали раньше, чёмъ за врачемъ. Понятно, что онъ не ставили върность себъ въ достоинство. Овидій, не върящій женской добродътели, держится того митнія, что рано или поздно ин одна женщина не можетъ устоять, и что побъда надъ ними есть лишь дѣло терпѣнія. "Увѣрь себя, говоритъ онъ, что ты долженъ побъдить, и ты побъдишь 2). "Онъ утверждаетъ, что даже Пенелопа начинала уже поддаваться искушенію, и что ея мужъ возвратился во время. Правда, она потратила двадцать лёть на то, чтобы сдаться; правда, это прекрасный примёръ, но ему не будутъ подражать тѣ, къ кому обращается Ars amandi. Нужно ли прибавлять, что женщины, о которыхъ здёсь идетъ речь, были также и очень жадны? Поэтъ горько жалуется, что ихъ уже не трогаютъ прекрасные

<sup>1)</sup> Ars am., I, 174.

<sup>2)</sup> Ars am., I, 269.

стихи. Самому Гомеру, еслибъ онъ могъ предложить только Иліади, указали бы двери. "Мы по истинъ живемъ въ золотой въкъ, весело говорить Овидій; при помощи золота можно достигнуть почестей, при помощи золота можно добиться любви 1)". Да въдь и много нужно было денегь этому легкомысленному обществу, чтобъ удовлетворить всёмъ своимъ разорительнымъ капризамъ, чтобъ платить за тё прекрасныя матерін, "блестящія краски которыхъ подобны весеннимъ цвътамъ 2)", или за тъ богатыя и искусныя куаффюры, которыя продавались близъ храма Геркулеса Музагета (въ Римъ былъ тогда рынокъ волосъ 3); надо было привлекать къ себъ взоры и затмевать сопериицъ, на прогулкахъ вечеромъ по форуму или подъ портиками Октавія и Помпея, на побздкахъ вмѣстѣ съ цѣлымъ Римомъ на праздники Діаны, къ берегамъ озера Неми, на колесницъ, съ возжами въ рукахъ, или, когда въ августъ мъсяцъ веселыя компаніи шли гулять на полянку въ Байъ, гдъ по словамъ Сенеки, "назначали себъ rendez-vous всъ пороки.

Воть для какихъ женщинъ написана поэма Овидія, а изъ мущинъ для молодыхъ римскихъ щеголей, особенно для тѣхъ, которые очень любили удовольствія, но у которыхъ не хватало средствъ платить за нихъ. "Я пою для бѣдныхъ, говоритъ поэтъ, я самъ былъ бѣденъ, когда былъ влюбленъ 4)". У богатыхъ есть вѣрное средство правиться. Искусство любви для нихъ весьма просто: имъ нужно изучить другое искусство—искусство не быть обманутыми, а оно не изъ легкихъ. Остальные должны замѣнить ловкостью недостающее имъ богатство. Овидій учитъ ихъ чудеснымъ хитростямъ. Если они ничего не могутъ дать, они тѣмъ не менѣе должны обѣщать. "Обѣщанія пичего не стоютъ, и самый бѣдный можетъ быть ими богатъ. Заставь думать, что ты вотъ-вотъ готовъ дать то, что ты не дашь никогда. Такъ владѣлецъ безплоднаго поля всегда даетъ себя обмануть надеждой на будущій урожай; такъ, разсчитывая отыграться, игрокъ продолжаетъ играть: завлекающая надежда на удачу возвращаетъ къ игрѣ его

<sup>1)</sup> Ars am., II, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ib., III, 185.

<sup>3)</sup> Ars am., III, 186.

<sup>4)</sup> Ars am., II, 165.

жадныя руки. Вся задача состоить въ томъ, чтобъ одинъ разъ достигнуть своего, инчего не потративши; а ужъ тамъ, чтобы не потерять илоды первыхъ милостей, тебѣ окажутъ и новыя 1)". Съ нанбольшею выгодою богатые подарки можно замфинть предупредительностью; но ужъ тутъ надо идти на все. Овидій требуеть чудесь теривнія и смиренія. Нужно уступать всімъ требованіямъ любимой женшины, нужно повиноваться ея приказаніямъ, защищать ея мивнія, смъяться, какъ только она улыбнется, плакать, когда она плачетъ, проигрывать, когда играешь съ ней, подставлять кресло, какъ только она захочетъ състь, "снимать обувь съ ен нъжной ноги и надъвать ее", и даже держать зеркало, когда она занимается своимъ туалетомъ 2). Если эта обязанность тебъ противна, не забывай, чтобъ придать себѣ мужества, что Геркулесъ исполнялъ ее раньше тебя. Но это еще не все, поэтъ требуетъ большаго. Перенеся всъ женскія фантазін, нужно закрывать глаза на женскія невѣрности. Нужно научиться терпъть присутствие соперника. Жертва велика. Овидий предвидитъ, что она дорого достанется каждому, и даже сознается, что онъ самъ никогда не могъ съ этимъ примириться. Онъ смиренно обвиняетъ себя за такой недостатокъ и надъется излъчить отъ него своихъ учениковъ <sup>3</sup>)". Мужья, въ крайнемъ случат, еще имтютъ право сердиться; но въ томъ свътъ, куда поэтъ вводитъ насъ, гдъ одинъ капризъ создаетъ связи, гивъъ смешенъ, и Овидій, пользуясь случаемъ, напоминаетъ еще разъ, что наставленія, которыя онъ даетъ, не предназначены для женатыхъ. "Я свидътельствую еще разъ, что здъсь дъло идеть только о нозволенныхъ закономъ удовольствіяхъ. Моя легкая муза далека отъ того, чтобы шутить съ честными женщинами 4)".

Несмотря на вев предосторожности, Ars amandi доставило ему больше вреда, чёмъ Amores. Пока онъ ограничивался разсказами о своихъ любовныхъ похожденіяхъ, его не трогали. Произведенія Тибулла и Проперція, которыя были у всёхъ въ рукахъ, пріучили публику къ подобнымъ повътствованіямъ; но хладнокровно, съ обдуман-

<sup>1)</sup> Ars am., 1, 445.

<sup>2)</sup> Ars am., I, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ars am., II, 539. <sup>4</sup>) Ars am., II, 597.

нымъ намѣреніемъ, обращать свои поступки въ наставленія, писать теорію той легкомысленной жизни, которую онъ велъ, желать преподавать ее другимъ и создать себѣ учениковъ, — это было слишкомъ. Овидій говоритъ намъ, что на него сильно напали. Онъ помышлялъ даже обезоружить своихъ враговъ, въ извѣстномъ смыслѣ отрекшись отъ своей книги; онъ опубликовалъ то, что называлъ Средствомъ отъ любви. Къ несчастью, добродѣтель ему не удавалась. Средство отъ любви скучное произведеніе, которое не могло исцѣлить зла, произведеннаго поэмой Ars amandi; оно никого не удовлетворило.

Противъ Овидія были возстановлены не какіе нибудь единичные мрачные и суровые люди; его враги составляли цёлую партію, которая всегда была очень сильна въ Римъ, а именно партію сторонниковъ древнихъ нравовъ и обычаевъ. Эти люди имѣли достатоточно причинъ, чтобы быть недовольными Овидіемъ. Онъ оскорблялъ ихъ своимъ поведеніемъ не меньше, чамъ своими произведеніями. Его происхожденіе предназначало его къ общественнымъ должностямъ, п сначала онъ повидимому хотълъ пойти именно по этому пути. Онъ выполняль, и даже съ честью, тѣ должности, съ которыхъ начинали свою карьеру молодые люди изъ хорошихъ семей: но такое его рвеніе быстро остыло. Въ тотъ моментъ, когда ему открылся доступъ въ сенать, его честолюбіе вдругь оборвалось, и онь сразу отдался частной жизии. Какъ всякій другой, онъ могъ бы стать преторомъ или консуломъ; но онъ захотълъбыть только поэтомъ. Теперь это не кажется намъ особенно дикимъ, но тогда людямъ, питавшимся старыми традиціями, казалось, что отречение отъ общественныхъ должностей есть измъна государству. Подобныя измёны были нерёдки въ описываемую эпоху, когда политическая жизнь уже утратила свою привлекательность; но тъ, кто совершалъ подобныя измъны, остерегались хвалиться этимъ. Овидій, напротивъ, на всѣ нападки отвѣчалъ рѣзко: "Почему вы обвиняете меня въ томъ, что я провожу мою жизнь, инчего не дълая, и называете меня ленивымъ, когда я сочиняю стихи? Почему вы сердитесь на меня за то, что я во цвътъ лътъ не посъщаю пыльнаго лагеря, пренебрегаю изученіемъ законовъ и связаннымъ съ этимъ пустословіемъ, что я отказываюсь проститупровать свой голосъ въ скучныхъ состязаніяхъ на форумъ? Работа, которую вы отъ меня требуете, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя разрушаются смертью, а я ищу безсмертной славы. Я хочу, чтобы мое имя восиѣвалось всегда и во всей вселенной" 1). Этотъ гордый отвѣтъ не могъ успоконть враговъ, они должны были сердиться еще сильнѣе, когда онъ шутя сравнивалъ влюбленныхъ съ солдатами (militat omnis amans) 2), когда утверждалъ, что его любовныя исторіи должны быть ему зачтены за военные походы, что всѣмъ браннымъ подвигамъ онъ предночитаетъ завоеваніе Коринны. "Увѣнчайте же главу мою, лавры тріумфа! Я побѣдитель: Коринна въ монхъ объятіяхъ. Я опрокинулъ не какія нибудь жалкія стѣны, я преодолѣлъ не ничтожные, узкіе рвы, — я сталъ властелиномъ женщины" 3)!

Теперь эти шутки вызывають улыбку, по тогда многіе ими возмущались, или делали видь, что возмущаются. Поклонники прошлаго, проповедники морали, которыми Римъ всегда изобиловалъ, дълали видъ, что они очень разгивваны. Имъ не трудно было сочинять прекрасныя тирады объ опасностяхъ, которыя книги Овидія представляли для добродътели. Когда поэтъ пытался защищаться, напоминая, для кого были написаны Amores и въ особенности · Ars amandi, то противъ него выставляли не мало въскихъ доводовъ. Увъренъ ли онъ, что его книги всегда будутъ попадать по адресу? Онъ самъ такъ тонко описалъ привлекательность запрещеннаго плода; следовательно, онъ долженъ знать, какое удовольствие доставляеть человъку узнать что нибудь такое, чего ему не хотятъ сообщать? Написать на произведении: "Удалитесь отсюда тъ, которыя носять легкія повязки, признакь цівломудрія", не значить ли это дать нъкоторымъ изъ нихъ желаніе приблизиться? А если онъ уступять искушенію, если въ тіни или тайкомъ оні пробітуть эти прелестные стихи, не для нихъ написанные, не найдутъ ли онъ тамъ уроковъ, которыми смогуть воспользоваться? Способъ обмануть мужа весьма похожь на способъ обмануть любовника, а разъ, благодаря ловкости преподавателя, усвоивши это опасное искусство, трудно противостоять желанію утилизировать его. Овидій хорошо зналь, что его будуть

<sup>1)</sup> Am., I, 15:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Am., I. 9. 1. <sup>3</sup>) Id., II, 12.

БУАСЬЕ.

читать всё:,, молодая дёвушка, которая краснёя смотрить на лицо того, кого она любитъ, юноша, котораго сердце трепещетъ невъдомымъ ему чувствомъ, узнаютъ, читая его, какое ощущение ихъ волнуетъ" 1). Въ минуты искреиности онъ не былъ недоволенъ этимъ. Онъ зналъ, что страстныя картины, которыми были полны его стихи, смутять душу многихъ изъ его читателей: "Наша любовь, говориль онъ Коринић, породила любовь у многихъ" 2). Его враги ничего другого и не говорили. Такимъ образомъ, они не совстмъ были неправы, находя опасными его произведенія; но они шли слишкомъ далеко, обвиняя его въ томъ, что онъ развратилъ своихъ современниковъ. Это значило придавать его стихамъ слишкомъ много значенія. Овидій основательно возражаль имъ, что онъ скорбе следоваль за своимъ временемъ, чъмъ направлялъ его, что все общество было полно подобныхъ опасностей, и что тотъ, кто хочетъ погубить себя, найдетъ всюду случай; для этого ему достаточно было указать на гулянья, гдѣ появлялось на показъ столько продажныхъ кресавицъ, на цирки, гдъ скучивались всв полы и всъ состоянія, на театры, гдъ, какъ и нынъ, мужья представлялись всегда несчастными и осмъянными, а любовники всегда увфренными въ благосклонности своихъ возлюбленныхъ и въ апплодисментахъ публики, на храмы, гдъ лучшіе художники изображали любовныя похожденія боговъ, что должно было сообщить ихъ поклонникамъ сильную охоту подражать имъ. Было ли справедливо, среди всёхъ этихъ опасностей, такъ сильно тревожиться о дурномъ вліянін, какое могли имъть и всколько легкихъ стиховъ? И самые эти стихи, которые такъ поносились моралистами, были ли они столь же преступны, какъ позорные мимы, подвизавшіеся на сценъ подъ покровительствомъ властей, или какъ пепристойные романы, которые свободно продавались у всёххъ книготорговцевъ и выдавались читателямъ во всъхъ библіотекахъ государства 3)?—Всѣ эти доводы были справедливы; но ихъ не хотъли слушать. Обществу всегда нужно взвалить на кого нибудь отвётственность за свои недостатки. Чёмъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Am., II, 1, 7. <sup>2</sup>) Am., III, 11, 19.

 $<sup>^3</sup>$ ) Мы здысь только резюмируемъ доводы, которые приводить Овидій, въ защиту  $Ars\ amandi$ , въ элегіи, адресованной Августу и составляющей вторую кингу его Tristes.

болѣе оно чувствуетъ раскаянія, тѣмъ болѣе оно расположено некать виновнаго, который бы понесъ наказаніе вмѣсто него, а когда общество хорошенько его накажетъ, оно даруетъ само себѣ прощеніе и радуется своей невинности.

## II.

Овидій старается стать серьезніє.— Его отношенія къ Августу.— Почему Августь по любиль его.— Первая Юлія.— Віроятная причина ссылки Овидія.

Овидію было около сорока лѣтъ, когда онъ писалъ Ars amandi. Давно наступило время, когда муза его должна была бы стать солиднѣе, а жизнь его серьезнѣе. Для тѣхъ, кто любитъ свѣтъ и его удовольствія, переходъ отъ молодости къ зрѣлому возрасту всегда тяжелый кризисъ. Эта перемѣна тѣмъ тягостнѣе, чѣмъ она бываетъ рѣзче. По прелестному выраженію поэта, годы приходятъ безъ шума, tacitis senescimus annis ¹); человѣкъ замѣчаетъ, что онъ старѣется лишь тогда, когда старость уже наступила. Тогда уже поздно измѣнять свой образъ жизни, поздно отказываться отъ своихъ вкусовъ. Съ ними человѣкъ разстается нехотя, пробуетъ даже сохранить ихъ. Кто слишкомъ поздно желаетъ удержать молодость, тотъ, въ наказаніе за это, не умѣетъ примириться со старостью.

Овидій по крайней мъръ попробоваль примириться со своимъ возрастомъ. Послъ Ars amandi онъ измъниль тонъ и хотъль обратиться къ болъе серьезнымъ произведеніямъ. Уже не первый разъ пытался онъ это сдълать. Такъ какъ онъ ин передъ чъмъ не останавливался, когда былъ молодъ, то его соблазняла слава Гомера. Онъ разсказываетъ про себя, что онъ началъ эпическую поэму на тему о войнъ боговъ и гигантовъ; величіе сюжета приводило его въ восторгъ, и онъ пылалъ рвеніемъ. Къ несчастью, Коринпа разсердилась: она хотъла одна владъть своимъ поэтомъ и це соглашалась дълить его даже съ богами. "Такъ какъ я не говорилъ ин о чемъ больше, какъ о буряхъ, о громахъ, которые мечетъ Юпитеръ, защищая небо, то моя возлюб-

<sup>1)</sup> Fast., VI, 771

ленная меня выгнала; я какъ можно скоръе бросилъ Юпитера и его громы 1) ". Когда кончилось владычество Коринны, онъ возвратился къ мноологическимъ поэмамъ, къ которымъ у него всегда была рфшительная склониость. Однако его обращение не было такъ полно, какъ онъ думалъ: измѣнивъ сюжеты, онъ не измѣнилъ манеры; да можно ли сказать даже, что онъ измѣнилъ сюжеты? Когда поэтъ съ такою грустью прощался съ Венерой въ четвертой книгѣ Fastes и просиль у нея извиненія за то, что онь ее покидаеть, Венера могла бы успоконть его: онъ не переставаль быть ей върнымъ. Что бы онъ ни предпринималь, надъ нимь господствують его старыя привычки, онъ остается "пъвцомъ легкой любви" <sup>2</sup>). Если онъ вводитъ насъ на Олимпъ, то только для того, чтобы разсказывать намъ скандальныя исторін, происходящія тамъ. Такимъ образомъ, его усилія стать солидиће плохо ему удаются; онъ походитъ на того добраго бога Сильвана, большого волокиту, про котораго онъ намъ разсказываетъ: тотъ быль всегда нѣсколько моложе своего возраста 3).

Пытаясь перейти къ болье значительнымъ произведеніямъ, Овидій въ то же время старался иначе устроить свою жизнь. Онъ инсколько не сталъ честолюбивъе; онъ достаточно зналъ себя, чтобы не стремиться играть политическую роль; но по мфрф того, какъ ему приходилось отказываться отъ удовольствій, онъ получаль все больше вкуса къ размышленію. Въ молодости своей онъ жилъ больше съ поэтами и вообще съ писателями; старъясь, онъ сближается съ великими міра сего. И зд'єсь перем'єна въ д'єйствительности была меньше, чъмъ съ перваго взгляда. Въ новомъ обществъ, въ которое онъ вошель, онъ заняль почти то же мъсто, что и въ прежнемъ. При изученін причины его ссылки легко видіть, что для великихъ міра сего онъ остался поэтомъ Искисства любить и Amores. Онъ принималь участіе главнымь образомь только въ ихъ развлеченіяхъ и быль для нихъ не столько другомъ, который своимъ обществомъ доставляеть честь, сколько пріятелемъ и пов'треннымъ ихъ легкихъ приключеній. Впоследствін онъ горько оплакиваль свои блестящія связи, ко-

<sup>1)</sup> Am., II, 1, 15.

<sup>2)</sup> Trist., III,3, 73: Tenerorum lusor amorum.

<sup>3)</sup> Metam., XIV, 639: Silvanusque sui semper iuvenilior annis.

торыя способствовали его гибели. "Повърьте миъ, писалъ опъ изъ страны скиоовъ, жить въ неизвъстности—значитъ жить счастливо" 1). Но, живя въ Римъ, опъ говорилъ другое. Его вездъ съ удовольствіемъ принимали благодаря его таланту и пріятному уму. Его литературная слава открыла ему достунь въ такой свътъ, куда по своему пронсхожденію, хоть и высокому, онъ не могъ бы проникнуть; въ этомъ высокомъ обществъ онъ былъ предметомъ самой лестной предупредительности; онъ здъсь встръчалъ для себя соблазны, которые были для него непреодолимы, вслъдствіе его склонности къ роскоши. Когда кто инбудь изъ важныхъ господъ въ минуту досуга удостонвалъ написать нъсколько стиховъ, онъ съ радостью читалъ ихъ Овидію, и въ свою очередь съ благодарностью принималъ стихи, которые поэту угодно было написать въ его честь. Въ числъ тъхъ, къ которымъ онъ обращается въ своихъ элегіяхъ, находятся Мессала, Грецинъ, Помпей, Котта, Фабій Максимъ, лучшія имена во всей имперіи.

Но такого рода хорошихъ связей Овидію было недостаточно. Унаследовавъ репутацію Горація и Вергилія, онъ хотель бы занять то приближенное положение при императоръ, которое заинмали его предшественники, и всёмъ казалось, что оно должно было ему принадлежать. Августъ принялъ на себя роль покровителя современной ему литературы; въ его политику входило привязать къ себъ всъхъ тъхъ, кто могъ вліять на общественное митніе. На этомъ основаніи опъ естественно должень быль бы стремиться привлечь къ себъ поэта, стихи котораго распъвалъ весь Римъ. Однако онъ повидимому шикогда не приближаль Овидія къ своей особъ. Еслибы Августь какимъ бы то ин было образомъ отличилъ Овидія, последній не преминуль бы это подчеркнуть, а онь инчего подобнаго не говоритъ нигдъ. Повидимому, трудно объяснить, почему Августъ, который такъ симпатизировалъ искусствамъ, систематически отдалялъ отъ себя столь крупнаго поэта, какъ Овидій: нужно однако понскать причину этого.

Прежде всего отмътимъ, что если отношения между поэтомъ и государемъ никогда не были очень близки, то въ этомъ не былъ ви-

<sup>1)</sup> Trist., III, 4, 25.

новать поэть. Онь сдёлаль всё шаги и ничёмь не пренебрегь, чтобы привлечь къ себъ благосклонность императора. Надо однако признать, что первыя его произведенія сдержаниве и менве льстивы, чвмъ позднъйшія. Въ его Amores едва два-три раза упоминается объ Августь; онъ быль въ томъ возрасть, когда ищуть болье расположенія Корпины, чёмъ императора. Мы находимъ здёсь даже смёлую выходку, которая не обратила на себя вниманія, но всетаки весьма удивительна для такого робкаго челов'ька, какъ Овидій. Онъ говорить про Галла, который быль одною изъ жертвъ Августа. Одно упоминаніе этого имени, непріятнаго для императора и которое онъ заставиль вычеркнуть изъ Геориисъ, было дерзостью. Но Овидій идеть дал'я: онъ ръшается намекнуть, что Галлъ не былъ виновенъ, что его ложно обвинили 1). Зная Овидія, нельзя не поразиться такою храбростью. Но такая независимость съ его стороны удержалась не долго. Начиная съ Ars amandi, тонъ измѣняется; съ этихъ поръ у Овидія замътно намърение стать оффиціальнымъ поэтомъ имперіи. Это было въ тотъ моментъ, когда молодой Кай, сынъ Агриппы и Юлін, усыновленный Августомъ, отправлялся на Востокъ въ походъ, наъ котораго онъ уже не вернулся. Поэтъ предсказываетъ ему всевозможный успъхъ и тріумфальное возвращеніе. Опъ набожно проситъ у Марса, отца Римлянъ, и у цезаря, отца молодого царевича, оказать ему свое божественное покровительство, "потому что изъ иихъ двухъ одинъ уже богъ, другой будетъ имъ впослъдствін <sup>2</sup>)". Такова была прелюдія къ неимовърной льстивости Метаморфозъ и Fastes.

Нужно сказать итсколько словь объ этой сторонт поэзіи Овидія, которая такъ отталкиваеть при чтеніи посліднихь его произведеній. Единственнымь извиненіемь въ его пользу можеть служить то, что онь въ данномь случать слідоваль только примітру другихь. Всть современные ему писатели говорять тімь же языкомь, какъ онь. Можно допустить, что они дійствительно были крайне поражены событіями, происходившими на ихъ глазахъ; твердая охрана общественнаго порядка, бдительная забота о томь, чтобы заставить уважать имперію на встать границахъ, преклоненіе передъ ея могуществомь со сто-

<sup>1)</sup> Am., III, 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ars am., I, 208.

роны невъдомыхъ, варварскихъ народовъ, --- все это могло имъ импонировать. Несмотря на всв язвы, это была великая эпоха; люди справедливые и великодушные, которые не ставили себѣ въ заслугу быть всегда недовольными и "печаловаться объ общественномъ благь", могли найти много основаній для похвалы. Но отчего же во всѣхъ этихъ похвалахъ столько сервилизма 1)? Откуда эти преувеличенія, которыя даже истинъ придають лживую внъшность? И какъ могло произойти, что Августа совершенно также восхваляли, какъ Нерона и Домиціана? Есть люди, которые всю вину хотѣли бы взвалить на самого Августа; мы думаемъ, что, по всей справедливости, большую часть ея нужно отнести къ характеру эпохи. Очевидно въ основъ тогданняго общества, которое кажется намъ такимъ блестящимъ, было что-то низкое; оно созръло для деспотизма, когда онъ явился. Это доказывается тёмъ, что оно съ удовольствіемъ встрётило появление деспотизма и удивительно быстро приспособилось къ нему. Нъсколько мъсяцевъ послъ битвы при Филиппахъ, въ то время какъ солдаты Октавія грабили Италію, Вергилій, которому онъ оказаль итсколько милостей, восклицаеть: "Да, это богъ, и кровь агица будетъ часто орошать его жертвенники!" Какая поспъшная аповеоза на другой день послѣ проскрипцій! Такимъ образомъ можно сказать, что имперія была уже подготовлена въ умахъ раньше Августа. Съ перваго же момента общество стремилось отдать ему власть также ревностно, какъ горячо опъ желалъ ее получить. Впоследствін сенатъ всегда предлагаль ему больше почестей, чёмъ онь хотёль; однажды народъ даже возмутился, чтобъ принудить его принять диктаторство. Надо оставить каждому причитающуюся ему долю отвътственности; не только имперія создавала тогдашнее общество, но и общество создавало имперію. Августь далеко не быль одинь виновать въ происшедшемъ ослабленін характеровъ, — въ концѣ концовъ оно испугало его самого. Можно было бы думать, что всеобщая трусость, отсутствее собственнаго достоинства, безпомощность общества, должны были увеличивать прочность его власти. Но эти явленія привели его въ ужасъ.

<sup>1)</sup> Мы исключаемъ прекрасные стихи Горація во вступленіи къ его посланію, обращенному къ Августу. Так. обр. человъкъ рабскаго происхожденія въ самой лести съумълъ лучше другихъ сохранить свое достоинство.

Конечно, Августъ не любилъ честолюбцевъ, но онъ понялъ, что имперія погибнеть, если всё будуть бёжать оть оощественных должностей, и приняль мъры, чтобы воспрепятствовать такому дезертирству. Безъ сомнънія, ему на руку была всеобщая склонность къ удовольствіямь: абсолютная власть его всегда вынгрываеть отъ этого. Но онъ увидълъ наконецъ, что страна, гдъ удовольствія являются самымъ важнымь занятіемь, не можеть дать болье ни граждань, ни солдать. Послъ пораженія Вара, когда Августъ попробоваль набрать новую армію, шикто не хотъль отправляться въ походъ; и пришлось набирать ветерановъ и вольноотпущенниковъ 1). Правда и то, что Августъ не возвратиль обществу утраченной энергін. Для его излеченія онь могъ ему предложить лишь мало дъйствительныя средства. Единственнымъ цѣлесообразнымъ лѣкарствомъ могло бы быть возвращение ему самоуправленія: но это было то единственное средство, къ которому онъ не могъ прибъгнуть. Такимъ образомъ, попытки Августа реформировать общество оказались безуспѣшными; такъ какъ онъ обращался съ нимъ кротко, то онъ былъ ему пожалуй менъе полезенъ, чъмъ дурные государи, которые слъдовали за нимъ. Деспотизмъ жестокій иногда лучше деспотизма гуманнаго и уміреннаго. Благосостояніе вызываеть духовное ослабленіе, а избытокъ страданій возрождаетъ; такимъ образомъ, можно сказать въ общемъ, что Тиберій и Неронъ сдълали болъе Августа въ смыслъ нъкотораго развитія силы характеровъ.

Итакъ, Августъ не вполит былъ доволенъ своею эпохой, хотя онъ долженъ былъ въ многомъ ненять на самого себя. Здѣсь заключается первое разномысліе Августа съ Овидіемъ, который не перестаетъ восхвалять свой вѣкъ. Взглядъ Августа на способъ исцъленія общества былъ еще болѣе далекъ отъ Овидія. Августъ хотѣлъ возродить, въ тотъ развращенный вѣкъ, вкусъ къ античнымъ добродѣтелямъ. Слишкомъ усиленно вызывать великія воспоминанія прошлаго было, можетъ быть, нѣсколько опасно для его власти; но онъ думалъ, что еще опаснѣе было бы дать имъ окончательно погибнуть. Когда онъ говорилъ въ сенатѣ или на площади, онъ безпрестанно обращался къ примѣру

<sup>1)</sup> Aiour, LVI, 23.

предковъ. Напр., чтобъ побудить своихъ подданныхъ вступать въ бракъ или быть умѣренными въ издержкахъ, Августъ приказывалъ публично читать рѣчь Метелла о необходимости поддерживать родъ (de prole augenda) или рѣчь Рутилія о соблюденіи мѣры въ постройкахъ (de modo aedificiorum). Надо думать, что Овидій немного подсмѣнвался надъ этой старой моралью, тогда какъ Августъ хотѣль явиться поклонникомъ ея.

Воздавая хвалу старому времени, Августъ хотълъ понудить своихъ современниковъ возвратиться къ старымъ правамъ. Такое средство ему казалось подходящимъ, чтобъ придать имъ больше энергіи, чтобъ упорядочить ихъ домашнюю жизнь. Онъ хотель такимъ образомъ возвратить римское общество, ослабленное двумя въками деморализаціи и пятьюдесятью годами междуусобной войны, къ простотъ, внушить ему уважение къ религи, любовь къ семьъ, однимъ словомъ, всь ть добродьтели, которыя составляють основу спокойствія въ настоящемъ и обезпечиваютъ будущее. Къ несчастью, добродътель нельзя ввести приказомъ; административныхъ мъръ недостаточно для того, чтобы сдёлать народъ честнымъ. Августъ вскоре самъ увидёль это. Если и быль моменть, когда онь могь радоваться удачь своихъ нравственныхъ реформъ, то громкіе скандалы скоро ему доказали, какъ онъ обманывался. Въ началѣ царствованія Августа его поэтъ, Горацій, говориль ему: "Прелюбодъяніе не пачкаеть больше семействъ, правы и законы восторжествовали надъ грязнымъ порокомъ" 1); а къ концу своей жизни Августъ долженъ быль наказывать прелюбоденнія въ своемъ собственномъ домъ.

Безпорядочная жизпь его дочери, Юліи, была однимъ изъ нанбольшихъ песчастій Августа. Онъ ей далъ весьма тщательное восинтаніе. Она пряла шерсть, какъ Римлянка древнихъ временъ; Августъ пе носилъ другой одежды, кромѣ той, которую ткали ему его жена и дочь; но подобныя предосторожности не сдѣлали изъ Юліи Лукрецію. Светоній и Сенека разсказали намъ, до чего она дошла. Несмотря на ихъ свидѣтельства, которыя трудно опровергнуть, Виландъ въ умной и горячей статьѣ попытался защитить ее. Онъ напоминаетъ,

<sup>1)</sup> Od., IV, 5.

что Юлія была женщина умная, кроткая и привѣтливая, и что народъ ее обожаль. Онъ искусно группируеть всѣ причины, которыя объясняють и смягчають ся оппоки. Несомивнио, въ извиненіяхъ ся поведенію нѣтъ недостатка. Подъ одной крышею съ нею жилъ ловкій и ожесточенный врагь—ея мачеха Ливія, которая не только инчего не дълала, чтобъ защитить свою падчерицу отъ нея самой, но въроятно помогла ей погибнуть, чтобы не имъть соперницы въ сердцъ Августа. Юлію выдавали замужъ послъдовательно за всёхъ кандидатовъ на императорскій престолъ. Ее передавали отъ одного другому, даже не спрашивая ея совъта, и съ такою быстротою, что ей трудно было отличать своихъ мужей отъ своихъ любовниковъ. Странный способъ пріучать молодую женщину уважать бракъ и внушать ей цъломудренность! Двое послъднихъ, за которыхъ она вышла замужъ, были уже женаты, и ихъ принудили развестись, чтобъ очистить ей мъсто. Такимъ образомъ, ей выпадала печальная судьба, вступая въ новый домъ, вытъснять оттуда любимую женщину, которую мужъ долженъ былъ съ неудовольствіемъ принести ей въ жертву. Она видъла, какъ ея новый мужъ плачетъ при воспоминании о той, которую она замѣнила. Отсюда безъ сомивнія должна была проистекать холодность и взаимное отвращение. Юлія чувствовала, что ее брали только потому, что она приносила съ собою въ приданое имперію; поэтому она и искала вив дома связей, гдв бы сердце играло какую нибудь роль. Она находила ихъ въ средъ той щеголеватой и развращенной молодежи, которою она любила окружать себя. Списокъ ея любовниковъ очень длиненъ. Туть на ряду съ и всколькими краснобаями, греками, встръчались имена Гракха, Сципіона, Аппія Клавдія, все великія имена республики, ставшія будуарными героями; главное же мѣсто занималъ Юлій Антоній, единственный пощаженный сынъ тріумвира; онъ жилъ на Палатинѣ, въ домѣ убійцы своего семейства, пользуясь его милостями; здѣсь онъ тайкомъ читалъ произведенія Цицерона, ради развлеченія писалъ миоологическія поэмы, можеть быть, иногда думаль о своемь отць, который чуть не сталь властелиномъ всего свъта, и о своихъ братьяхъ, которыхъ Августъ предательски убилъ. Какъ же случилось, что дочь Августа полюбила сына Антонія? — Неизвъстно. Извъстно только, что обоимъ имъ доставляло удовольствіе бравировать общественнымъ мивиіемъ; въ то время, когда добродътель была оффиціально предписана, они дошли до певъроятныхъ предъловъ безстыдства, они ночью избирали форумъ или трибуну сценой своихъ оргій, какъ будто они въ своемъ усталомъ распутствъ пуждались въ грозящей опасности, чтобъ заново воодушевиться и набраться силъ.

"Августъ, говоритъ Виландъ, любилъ свою единственную дочь такъ, какъ могъ любить подобный ему человъкъ, т. е. онъ въ ней любилъ самого себя". Такого рода привязанность была недостаточна, чтобъ сделать его синсходительнымъ. Его гиввъ разразился съ ужасающей силой. Онъ сделалъ сенатъ и весь міръ поверенными своего несчастья. Онъ велъль убить или изгнать сообщниковъ Юліи и ее самое сослаль на островъ, къ которому никто не могъ приблизиться безъ его приказанія. Напрасно народъ нѣсколько разъ просиль о помилованін ея: Августъ былъ непреклоненъ, и передъ своей смертью онъ проклялъ ее въ своемъ завъщании. Такой страшный гитвъ былъ бы непонятенъ, если бы допустить, что онъ быль вызвань лишь любовью къ добродътели; но у Августа были другія причины сердиться на свою дочь. Онъ наказываль въ ней скорбе неудачу своей политики, чъмъ оскорбление нравственности. Какое горе для него, какая горькая досада — чувствовать себя побъжденнымъ въ той борьбъ, которую онъ предпринялъ противъ современныхъ нравовъ, видъть, какъ членъ его же семьи обнаруживаетъ всю безплодность его усилій, быть принужденнымъ признаться предъ цёлымъ міромъ, что его льстецы и его поэты слишкомъ посившили воспъть его побъду! Такая жестокая пеудача поразила въ самое сердце государя, привыкшаго къ успѣху. Вотъ что сдълало его неумолимымъ. Отецъ, быть можетъ, простилъ бы, но верховный повелитель мстиль за себя.

У Юлін были и другіе сообщинки кром'в т'вхъ, которые были наказаны; Августь хорошо зналь это. Этими сообщинками были вс'в т'в щеголи, которые пос'вщали портики и театры, вс'в св'втскіе люди, у которыхъ, по выраженію Тацита, развращенность считалась хорошимъ тономъ и посл'вднею модой (corrumpere et corrumpi saeculum vocant) 1); однимъ словомъ все изп'вженное общество, списходительныя

<sup>1)</sup> Germ., 18.

правила котораго проникли и на Палатинскій холмъ. Какъ долженъ былъ сердиться Августъ на это общество за то, что оно не дало себя побъдить и доказало ему даннымъ примъромъ, что оно сильиъе его! Но такъ какъ Августу было невозможно справиться со всеми, такъ какъ общество по своему объему не могло стать объектомъ его мести, то онъ естественно больше всего сердился на тъхъ, кто служилъ самымъ блестящимъ его представителемъ, въ комъ римское общество любило себя узнавать. Какъ таковой, Овидій должень быль ему особенно не нравиться. Если Августъ ощущалъ потребность найти виновнаго для наказанія и свалить на кого нибудь общую вину, его гиввъ долженъ былъ по преимуществу обратиться на того, кто столько разъ прославлялъ нравы своего времени. Кто знаетъ, не установилась ли съ этого момента въ его умф скрытая связь между его домашними несчастьями и стихами поэта? Какъ разъ, въ силу непріятнаго совнаденія, Ars amandi было опубликовано въ годъ ссылки Юлін. Это было простою случайностью; уроки Овидія не имъли пикакого вліянія на поведеніе молодой женщины; она слёдовала его правиламъ гораздо ранте, чтмъ они были написаны; но понятно, что такое совпаденіе поразило Августа. Самый успфхъ подобнаго произведенія могъ показаться оскорбленіемъ отцовскаго горя, а кромѣ того въ глазахъ императора онъ казался общественно опаснымъ 1). Мы убъждены, что Августъ никогда этого не забылъ; однако онъ скрылъ свое недовольство. Ars amandi вначалъ не подверглось никакому преслъдованію. Когда императоръ председательствоваль при производстве ценза, онъ оставиль поэту его всадническое кольцо; очень въроятно, что, хоти императоръ и былъ сердитъ на поэта за его стихи и втайнъ обвинялъ его отчасти за распутство его современниковъ, онъ удовольствовался бы тъмъ, что держалъ Овидія вдали отъ себя, если бы не произошло

<sup>1)</sup> Успахъ быль дайствительно очень великъ. Имя Овидія конечно было одно изъ популярнайшихъ въ римскомъ свата. Въ одной изъ его поэмъ, Трагедія бранитъ его за то, что онъ покинуль ее, что съ того времени, какъ появились Ашогез, его стихи распаваются на пирахъ, что ихъ пишутъ на станахъ у перекрестковъ (Ат., III, 1, 17); и дайствительно стихи Овидія теперь часто находять въ Помпев начерченными или выразаниями на станахъ домовъ. Посла Ars amandi его слава должна была еще возрасти. "Онъ, говоритъ риторъ Сенека, наполниль весь міръ своимъ Ars amandi и своими любовными изреченіями (Excerpta controv." 7).

какого то новаго случая, который напомниль его старые поступки и вызвалъ ихъ наказаніе.

Тутъ мы наконецъ подошли къ тому таинственному происшествію, которое вызвало гитвъ Августа. Какъ уже сказано, мы можемъ судить о немъ лишь по свидътельству самого Овидія; но и онъ говорить объ этомъ фактъ очень мало. Въ его время всъмъ быль извъстенъ истинный ходъ событій, что избавляло Овидія отъ необходимости пускаться въ разсказъ. Онъ избъгаетъ даже, поскольку можетъ, намекать на происшедшее: "Молчи, языкъ; не надо болъе ничего прибавлять. Отчего не могу я похоронить это воспоминание вмъстъ со своимъ пепломъ" 1)! А такъ какъ современники поэта, безъ сомиънія по тъмъ же мотивамъ, были также скрытны, то у насъ итъ никакого точнаго указанія ни отъ него, ни отъ другихъ о причинахъ его ссылки.

Это молчаніе исторін даетъ полный просторъ воображенію; за отсутствіемъ достов'ярныхъ фактовъ, появилось множество гипотезъ. Мы не будемъ обсуждать каждую изъ нихъ, это быль бы скучный и безполезный трудъ. Вст опт въ общемъ основываются на слтдующихъ словахъ поэта: "Зачёмъ я что либо видёлъ? Зачёмъ я сдълаль свои взоры сообщинками проступка <sup>2</sup>)?.... Я наказань за то, что былъ свидътелемъ преступленія, не зная этого; я виновень лишь въ томъ, что имълъ глаза" 3). Что же такое преступнаго могъ онъ видеть? Одни склоняются къ мысли, что онъ подсмотръль какую нибудь государственную тайну; это предположение очень неопредёленно и вмёстё съ тёмъ мало вёроятно. Сурово наказать Овидія, сослать его въ такое м'всто, откуда онъ могъ им'вть сношенія съ Римомъ, было плохимъ средствомъ обезпечить себъ его молчаніе. Также ничто не даетъ права предполагать, что онъ былъ наказанъ за то, что выдаль эту тайну. Овидій говорить везді, что онъ виноватъ тъмъ, что видълъ, а не тъмъ, что говорилъ. Другіе вообразили себъ, будто онъ нескромно подсмотрълъ, какъ Ливія купается; но это совсёмъ несогласно со словами Овидія: онъ говорить, что онъ быль свидётелемъ преступленія, а купаться вёдь не есть преступле-

Pont., II, 2, 61.
 Trist., II, 5.
 Trist., III, 5, 49.

ніе. Большинство придерживается того мижнія, что онъ случайно присутствоваль при какомъ инбудь дурномъ поступкѣ Августа, можетъ быть при любовныхъ сношеніяхъ съ собственной дочерью. Это мижніе, котораго держался Вольтеръ, опирается на очень несерьезный авторитеть, именно на Калигулу. Этому императору недостаточно было того, что онъ происходиль отъ Августа по своей бабушкъ Юлін; въ своемъ странномъ тщеславін онъ претендоваль на происхожденіе отъ Августа съ объихъ сторонъ. Мысль о томъ, что его предкомъ былъ плебей Агриппа, солдатъ-выскочка, приводила его въ негодование, и онъ находилъ гораздо более почетнымъ для своего рода, что мать его обязана своимъ происхожденіемъ кровосм'єшенію. Но бредъ сумасшедшаго не можетъ служить доказательствомъ; Августъ совершилъ достаточно дурныхъ поступковъ, за которые его можно порицать, не навязывая ему еще воображаемые. Впрочемъ, если даже допустить, что онъ виновенъ, — а нътъ никакого основания это думать, — то было бы невозможно установить какое либо отношение между подобнымъ происшествіемъ и ссылкой Овидія: когда Овидій былъ изгнанъ изъ Рима, уже десять лътъ прошло послъ удаленія Юлін; она жила въ строгомъ заточенін и вдали отъ взоровъ отца. Кромѣ того, какъ не сообразить, что, если бы дёло шло о дурномъ поступке Августа, Овидій не говориль бы о немь или старался бы его смягчить? А онь, напротивъ, характеризуетъ его очень сурово; онъ называетъ его преступленіемъ. Если онъ такъ свободно говорить объ этомъ преступленін, то это значить, что оно было совершено не Августомъ, а противъ него; дело идеть о проступкт, жертвой котораго быль Августь, а не дъйствующимъ лицомъ, и который причиниль ему глубокое горе. "Я не хочу вновь открывать твои раны, говорить ему поэть; онв достаточно причинили тебъ боли одинъ разъ" 1).

Эти слова наводять насъ на слъдъ истины. Наибольшее горе, которое испыталь Августъ, — всъ историки согласны въ этомъ, — было вызвано преступнымъ поведеніемъ царевенъ его дома, потому что оно оскорбляло въ немъ императора и отца. Такимъ образомъ возможно, что Овидій намекаетъ на какое нибудь приключеніе въ этомъ родъ,

<sup>1)</sup> Trist., II, 209.

и что та рана, которую опъ не хочетъ бередить въ душѣ императора, есть воспоминаніе о безчестіи его дома. Правда, здѣсь не можетъ быть рѣчи о распутствахъ первой Юліи, уже десять лѣтъ удаленной изъ Рима; но это не единственный скандаль во дворцѣ реформатора общественныхъ правовъ. Не смотря на устрашающій примѣръ, который онъ даль, тѣ же самые проступки повторялись, и приходилось прибѣгать къ тѣмъ же наказаніямъ. Августъ долженъ былъ наказать свою впучку, вторую Юлію, которая подражала поведенію своей матери. Ее обвинили въ прелюбодѣйствѣ съ молодымъ человѣкомъ хорошаго рода. Силаномъ, и водворили въ одинъ изъ городовъ Италіи, гдѣ она прожила еще двадцать лѣтъ. Къ тому же, моментъ, когда ея преступленіе было открыто и наказано, совпадаетъ какъ разъ съ ссылкой Овидія. Не позволяетъ ли намъ это совпаденіе предположить, что Овидій былъ замѣшанъ въ любовныя спошенія Юліи и Силана, и что мы здѣсь имѣемъ истинную причину гнѣва Августа противъ него?

Если допустить этоть факть, все поддается объясненю. Тѣ нѣсколько словъ, которыя вырониль поэть въ свое оправданіе, становятся понятными; опъ намекаетъ, какимъ образомъ онъ вошелъ въ близкія отношенія съ Юліей и Силаномъ и какую роль онъ нгралъ при этомъ; соберемъ тщательно все, что Овидій высказалъ по этому поводу, и попытаемся, насколько возможно, освѣтить темную исторію его опалы.

Не трудно себѣ вообразить, какъ завязались тѣ отношенія, которыя его погубили. "Мон стихи, говорить онъ, къ моему несчастью сдѣлали то, что мужчины и женщины желали со мною знакомиться" 1). Понятно, что Силанъ и Юлія въ пылу взаимной страсти пожелали ближе сойтись съ авторомъ Amores и Ars amandi. Такое желаніе со стороны внучки императора было приказомъ. Овидій охотно повиновался и безъ сомнѣнія считалъ за счастье завести сношенія, приближающуїя его къ императору; но какъ онъ могъ не предусмотрѣть опасность, которую могло повлечь для него подобное знакомство? Какимъ образомъ ссылка первой Юліи, смерть Антонія, всѣ эти страшныя воспоминанія, которыя не могли быть забыты, йе научили его

<sup>1)</sup> Trist., II, 5: Carmina fecerunt, ut me cognoscerc vellent, Omine non fausto, femina virgue, mea.

держаться насторожь? Онъ самъ понимаеть, какъ странно было его неблагоразуміе, и старается намъ объяснить его. "Мой первый проступокъ, говорить онъ, быль результать заблужденія 1)", и это слово повторяется постоянно въ его стихахъ. Овидій безъ сомивнія хочетъ сказать, что онъ сначала заблуждался отпосительно характера склонности Юлін къ Силану и считаль ее менве преступной, чвмъ она была на самомъ дѣлѣ. Признаться, намъ очень трудно повърить ему на слово. Можно ли допустить, чтобы человѣкъ, такой проинцательный въ подобнаго рода интригахъ, написавшій ихъ теорію и знакомый съ ихъ практикой, позволилъ себя провести людямъ, которые, зная его снисход ительность, не имъли причины скрываться отъ него? Напрасно, онъ для большей убъдительности обвиняетъ свое простодущіе и нъсколько разъ повторяеть, что онъ быль глупцомъ 2): есть люди, которые никогда не заставять върить своей наивности. Предположивъ даже, что онъ ошибся вначаль, его заблуждение не могло долго тянуться. Когда оно прекратилось, когда онъ поняль, къ какимъ отношеніямъ онъ примъшанъ, ръшился ли онъ измънить свое поведеніе? "Мой второй проступокъ, говоритъ онъ, заключается въ томъ, что я быль робокь 3) ", а это, кажется, должно означать, что онъ не смъль говорить; онъ не сказаль ничего ни молодымъ людямъ, чтобы вернуть ихъ къ долгу, ни императору, чтобы открыть ему ихъ преступление. Онъ боялся, и не безъ причины. Его положение было крайне опасное. Его молчаніе погубило его, но онъ могъ погибнуть, еслибъ и не молчалъ. Кромъ того, въ это время онъ уже самъ былъ запутанъ. Его предупредительность, можеть быть, вначаль не была преступна: незамътно она сдълалась таковою. Въ подобномъ ежедневномъ общении одна слабость влечеть за собой другую, и онъ такъ сплетаются, что трудно бываетъ сказать, въ какой именно моментъ началось преступленіе. "Ты простиль бы мив, говорить онъ, еслибь ты зналь всю послѣдовательность и сцѣпленіе моихъ несчастій 4)". Можно болѣе

<sup>1)</sup> Trist., IV, 4, 39: Prius offuit error.
2) Trist., I, 5, 42: .... hanc merui simplicitate fugam. Trist., III, 6..... stultitiamque meum crimen debere vocari.

<sup>3)</sup> Trist., IV, 4, 39. Pont. II, 2, 17. Nil nisi non sapiens possum timidusque vocari. 4) Trist., IV, 4, 37: Hanc quoque qua perii culpam scelus esse negabis, Si tanti series sit tibi nota mali.

или менфе догадываться, какого рода услуги Овидій могь оказывать молодымъ людямъ. Онъ быль безъ сомнёнія однимъ изъ тёхъ повёренныхъ въ любви, которыхъ охотно вводятъ въ самыя интимныя отношенія, чтобъ время отъ времени нарушить tête-à-tête, когда оно становится въ тягость. Должно быть, никто лучше этого поэта и остряка не умълъ внести веселье въ бесъду и оживить праздникъ любви. Надо думать, что онъ зашелъ въ своей предупредительности довольно далеко, потому что самъ ощущаетъ потребность оправдать ее. Овидій признаетъ, что его поведение было достойно порицания, но онъ спъшитъ прибавить, что по крайней мфрф онъ никогда изъ него не извлекалъ выгоды 1). Похожденія, въ которыя онъ такъ необдуманно впутался, кончились насильственнымъ образомъ. Оба любовника, увлеченные страстью, забыли благоразуміе. Должно быть, случилась какая нибудь оргія, болье бъщеная, болье шумная, чымь другія, можеть быть имѣло мѣсто иѣчто вродѣ той сцены на трибунѣ и на форумѣ. которая вызвала наказаніе первой Юлін. Если полагаться на его увъренія, онъ ничего не зналь заранье, онъ не имълъ понятія о томъ, что должно было произойти 2). Онъ не принималъ прямого участія въ празднествъ и былъ лишь свидътелемъ его. Подобио Актеону, онъ видъль 3); это было единственнымъ его преступленіемъ: этого было совершенно достаточно, чтобы его погубить.

Дъло получило огласку. Въ Римъ, по словамъ Тацита, все становилось извёстнымъ и обо всемъ говорилось 4). Кто нибудь изъ свидётелей проговорился; Овидій, который оказался однимъ изъ наиболье извъстныхъ лицъ, былъ болъе всего и скомпрометтированъ. Быть можетъ, остальные обвинили его, чтобъ оправдать себя: "Нужно ли миъ, говоритъ опъ, напоминать преступленіе монхъ товарищей и слугъ <sup>6</sup>)? Фабій Максимъ, одинъ изъ его покровителей, узналъ о случившемся наравиъ съ другими. Онъ попробоваль вызвать Овидія на признаніе и даль ему понять, какой опасности онъ подвергается. "Я робко признавался,

3) Trist., II, 105.

<sup>1)</sup> Trist., III, 6: Nil igitur referam, nisi me peccasse, sedillo. Praemia peccatto nulla petita mihi.

<sup>2)</sup> Trist., II, 107: Овидій говорить здісь casus и fortuna.

<sup>4)</sup> Ann, II, 27: in civitate omnium gnara et nihil reticente.
5) Trist., IV, 10, 101.

говорить поэть, или пытался отрицать, и подобно сивгу, который таеть подъ влажнымъ дыханіемъ западнаго в'ятра, слезы помимо моей воли текли по моему испуганному лицу" 1). Въ концъ концовъ узналъ и Августъ, и, узнавши, сейчасъ же наказалъ виновныхъ. Весьма замъчательно, что болье всъхъ быль наказанъ Овидій, который быль виновать менье другихь. Юлія не покинула Италію. Силань могь остаться даже въ Римъ; онъ удалился добровольно, хорошо понимая, что послъ такого громкаго дела ему нельзя более оставаться въ присутствін оскорбленнаго имъ государя. Овидій быль отослань на край свъта. Такое усугубленное наказаніе объясняется только предыдущею непріязнью къ нему Августа. Обыкновенно утверждають, что происшествіе съ Юліей было единственнымъ мотивомъ наказанія Овидія, а что поэма Ars amandi была только предлогомъ къ нему; мы думаемъ наоборотъ, что его стихотворенія были настоящею причиной, а все остальпое лишь поводомъ <sup>2</sup>). Какъ сказано, Августъ вѣроятно втайнѣ обвинялъ его за всеобщую развращенность и валиль на него вину всъхъ. Эта мысль получала повидимому, подтверждение въ томъ, что Овидій всегда ему попадался въ его домашнихъ песчастьяхъ, косвенно—черезъ Ars amandi, въ преступлении первой Юліи, а болье непосредственно въ нсторін второй Юлін. Августь сердился на поэта за все то распутство, которое онъ долженъ быль наказывать. Его сердце было преисполнено сдерживаемаго и скрываемаго злопамятства; последній скандаль переполниль чашу. Воть почему Овидій быль строже наказань, чемь другіе; онъ заплатиль за себя и за все общество. Гиввъ Августа быль такъ силенъ, что не стъснился никакими соображеніями справедливости или законности <sup>3</sup>). Ненавистный поэть, личный врагь императора за то, что онъ причинилъ столько вреда его политикъ и внесъ развращеніе въ его семью, распространивши его сначала въ обществъ, былъ безжалостно водворень въ маленькомъ городкѣ близъ Эвксинскаго Понта:

<sup>1)</sup> Pont.. II, 4, 90.

<sup>2)</sup> Такое мизніе проводить и Адольфъ Шмидть въ своемь сочинсніи Gesoichte der Dank-und Glaubensfreiheit.

<sup>3)</sup> Овидій утверждаєть, что въ Римѣ не было закона противъ безнравственныхъ произведеній, и что ихъ никогда не наказывали. «Я ничего не слѣлалт запрещеннаго закономъ». *Pont.*, II, 9, 71.

## III.

Отъбадъ Овидія въ ссилку.—Первая книга *Tristes.*—Жизнь Овидія въ Томи.— Его посланія къ жент. — Мольбы къ Августу. — Последніе годы Овидія. — Его смерть.

Въ одной изъ самыхъ отчаянныхъ элегій Овидій разсказаль намъ, какъ опъ проведъ последнюю ночь въ Римъ. Ничего не было готово къ отъбзду, хотя Августъ даль время приготовиться къ нему. Дочь поэта нельзи было предувъдомить, и она не могла привести къ нему его внуковъ. Его домъ былъ почти пустъ; лишь два-три друга отважились придти пожать ему руку. Ничто такъ не поразило его, ничто не было ему такъ чувствительно, какъ эта заброшенность. Такъ какъ онъ до тѣхъ поръ шикогда не испытывалъ неудачи, то онъ не зналъ, что, "пока человъкъ счастливъ, онъ насчитываетъ много друзей, но при первомъ же облакъ онъ остается одинъ" 1). Несчастье заставило поэта едълать это открытіе. Но вотъ скоро встанетъ солнце; пора ъхать. Домъ огласился слезами рабовъ и вольноотпущенниковъ; "этотъ день походиль на день похоронъ" 2). Овидій наконецъ оторвался отъ огорченныхъ домочадцевъ и убъжаль, бросивъ послъдній взглядъ на тоть городъ, гдъ онъ былъ такъ счастливъ и гдъ онъ оставлялъ, какъ ему казалось, часть самого себя. — Мы увидимъ, что онъ оставилъ тамъ заразъ свое счастіе и свой таланть.

Овидій переплыль Адріатическое море въ декабрѣ мѣсяцѣ, въ періодъ бурь. Его плаваніе было небезопасно; буря отбросила его къ берегамъ Италін, которую онъ, казалось, не могъ покинуть. На другомъ кораблѣ, Минервъ, на который онъ сѣлъ въ Коринеѣ, онъ прошелъ мимо Цикладскихъ острововъ и вдоль береговъ Малой Азін. Эти страны были ему небезъизвѣстны. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ обществѣ своего друга Мацера, такого же поэта, какъ и онъ, онъ проѣхалъ Грецію и переплылъ Іонійское море, чтобы посѣтить мѣсто дѣйствія Иліады. Все напоминало ему о томъ счастливомъ времени, и это дѣлало его путешествіе еще печальнѣе; чтобы утѣшиться, онъ писалъ. "Стихи, которые вы прочтете, говорилъ онъ своимъ друзьямъ,

<sup>1)</sup> Trist., I, 9, 5.

я пишу не въ садахъ моихъ, растянувшись для отдыха на мягкой постели, какъ я дълалъ обыкновенно; я пишу среди бурь, при свътъ пенастнаго неба, и волны гиъвнаго моря ударяются въ дощечки, на которыхъ я пишу" 1). Въ такихъ условіяхъ была сочинена первая книга Tristes.

Когда она дошла до Рима, ее не всъ одобрили. Нъкоторые изъ друзей Овидія порицали его за то, что онъ ее написаль. Надо думать, это были тъ самые люди, которые отсутствовали въ его домъ въ день его отъвзда. Съ твхъ поръ какъ онъ былъ далеко и не могъ ихъ компрометтировать, они великодушно давали ему добрые сов'яты; они главнымъ образомъ проявляли большую заботу объ его достоинствъ, и, такъ какъ нътъ ничего величественнъе молчанія, то они желали бы убъдить его, что онъ долженъ молчать. Бадный поэтъ отвачаль имъ, что очень трудно удержать слезы, когда страдаешь, и что на душѣ даже становится легче, если предоставить имъ течь. У поэта не было другого облегченія въ его горь, какъ бесьдовать о немъ съ друзьями и съ публикой. Въдь извъстно, говориль онъ, что всъ несчастные поютъ. "Рабъ, воздълывающій землю съ оковами на ногахъ, смягчаетъ своими пъснями тяжесть работы. Бурлакъ поетъ, когда, наклонившись надъ топкимъ пескомъ, съ усиліемъ тянетъ свою барку противъ теченія. Поеть и матрось, мірно притягивая гибкія весла къ своей груди и въ тактъ ударяя по волнамъ. Когда пастухъ, уставши опирается на свою палку или садится на скалу, онъ услаждаетъ слухъ своего стада звуками своей деревенской дудки. Служанка поетъ, сидя за пряжей, и такимъ образомъ легче достигаетъ конца своего урока<sup>2</sup>). "

Овидій высказываетъ здѣсь не все, что у него въ головѣ; у него другая, гораздо болѣе важная причина постоянно посылать новые стихи въ Римъ: онъ боялся, что его забудутъ. Онъ хорошо зналъ легкомысліе свѣтской жизни; ему было не безъизвѣстно, что кто постоянно запятъ настоящимъ, тому некогда вспоминать прошлое; несчастные не по вкусу тѣмъ людямъ, которые не хотятъ, чтобы ихъ отвлекали отъ ихъ удовольствій, они спѣшатъ забыть объ ихъ существованіи, чтобъ избавиться отъ обязанности сожалѣть ихъ. Но этого то

<sup>1)</sup> Trist., I, 11, 37.

<sup>2)</sup> Trist., IV, 1.

Овидій и хотѣлъ избѣжать во что бы то ни стало; вотъ почему онъ и писалъ постоянно, чтобъ будить память о себѣ въ забывчивыхъ умахъ своихъ бывшихъ знакомыхъ. Его письма, адресованныя самымъ вѣрнымъ изъ его друзей, тотчасъ же предавались гласности. Онъ хотѣлъ всѣми средствами поверпуть общественное миѣніе въ свою нользу; но общественное миѣніе, дисциплипированное полувѣковымъ рабствомъ, оставалось индифферентнымъ. Римляне стали уже тѣмъ народомъ, о которомъ Ювеналъ впослѣдствіи сказалъ: "Онъ обожаетъ успѣхъ и ненавидитъ изгнанниковъ 1)."

Овидій не заблуждался насчеть достопиства своихъ последнихъ произведеній. Ему было хорошо изв'єстно, что опъ отъ природы былъ поэтомъ радости, и что у его музы не было звуковъ для выраженія страданій. Его элегическій стихъ, такой веселый, игривый, скачущій, сбивается съ толку отъ слезъ. Овидію случается улыбнуться по привычкъ и пошутить не во время. Не разъ помимо воли поэта, быть можетъ, помимо его въдънія въ конць пентаметра полнаго отчаяніемъ проскользнеть острота. Читателя особенно приводить въ нетерпъніе злоупотребленіе миеологіей въ его стихахъ послъдняго періода. Все напоминаетъ ему баснословныя сказанія; они являются кстати и некстати. Можно ли было бы подумать, напримфръ, что, при видф замерзшаго Геллеспонта, среди печали, причиняемой поэту такимъ зрълищемъ, ему тотчасъ же прійдеть въ голову, что для Леандра это быль бы прекрасный случай придти на свидание къ Геро и не утонуть? Минологическія воспоминанія осаждають его мысль; онъ не умфетъ имъ противостоять; вфчио онъ портитъ намъ выражение своихъ реальныхъ песчастій, сравнивая ихъ съ воображаемыми. Такія отступленія дурного вкуса огорчають нась, а не удивляють. Къ концѣ концовъ Овидій быль только свётскій и салонный поэть. А въ аристократическихъ компаніяхъ, гдт каждый старается выдёлиться изъ толны, гдъ наибольшій упрекъ, который только можно сдълать, есть упрекъ въ вульгарности, обыкновенно создается особенный языкъ, которымъ тамъ очень любятъ пользоваться. Во времена Людовика XIV въ салонахъ выработался цёлый словарь галантныхъ

<sup>1)</sup> Ювен. X, 73: Sequitur fortunam udsemper etoqit damnatos.

выраженій, и, чтобы выказать себя світскимъ человікомъ, нужно было пользоваться ими. Въ эпоху Августа такимъ языкомъ воспитанныхъ людей была мноологія. Никто на этомъ языкі не говориль остроумніве Овидія; но онъ такъ привыкъ употреблять его, что ему уже было невозможно отъ него освободиться; какъ въ семнадцатомъ столітіи любезности заполняють у величайшихъ писателей даже тіз міста, гдіз хотівлось бы слышать только голосъ истинной страсти, также у авторовъ временъ Августа и особенно у Овидія часто случается, что мноологія распространяеть атмосферу педантизма тамъ, гдіз должно было бы говорить одно страданіе.

Послъ долгаго и опаснаго путешествія Овидій прибыль въ городъ, гдъ онъ осужденъ былъ жить и умереть. Онъ описалъ его намъ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ. Хотя онъ ко всему готовился, но дъйствительность превзошла его опасенія. Этоть городь, называвшійся Томи или Томисъ (нынѣ Кюстенджи 1), расположенъ на берегахъ Чернаго моря, въ нъкоторомъ разстоянии отъ Дуная. Томи была древняя греческая колонія, населенная главнымъ образомъ оствинми тамъ сарматами. Овидій почувствоваль, какъ сердце его сжимается при прівздв туда. Онъ убъждень, что никакая страна такъ мало не походить на ту, которую онъ съ неутвшнымъ сожальніемъ оставиль за собой; здѣсь пейзажъ мраченъ и климатъ суровъ. Нынѣ мы не такъ исключительны и умфемъ цфинть красоту самыхъ различныхъ мфстностей. Величіе дикой природы насъ трогають по крайней мізріз столько же, какъ нарядность природы цивилизованной. Путешественники, глядя изъ Кюстенджи на степи Добруджи, не могутъ налюбоваться величіемъ этихъ безлюдныхъ равиннъ и ихъ грандіозной монотонпостью; Овидій быль поражень лишь ихъ пустыннымъ видомъ. "Глазъ встрачаетъ тамъ, говоритъ онъ, только совершенно голую землю, безъ тъни, безъ зелени"<sup>2</sup>). Тамъ не знаютъ ни весны, ни осени, тамъ не

2) Trist., III, 10, 75.

<sup>1)</sup> Теперь уже не можеть быть сомивнія насчеть истиннаго міста Томи. Изь надписей, найденныхь вы Кюстенджи, нзь которыхь нівкоторыя были списаны французскими офицерами во время Крымской войны, ясно, что эготь городь замівнять древнюю столицу Понта. Можно справиться объ этомъ вопрось въ интересномъ сочиненія доктора Алара (Alard), подъ заглавіемь La Bulgarie orientale. Всі найденныя тамь надписи собраны и объяснены Леономъ Ренье. См. также Corp. insc. lat., III, 753.

видно ни жатвы, ни сбора винограда, тамъ никогда не слышно пѣнія птицъ. Поле, гдѣ не замѣтно ни деревьевъ, ни домовъ, какъ будто служитъ продолженіемъ моря. Смотришь ли на Эвксинскій Понтъ или на сущу, вѣчно имѣешь передъ собою только громадиую; голую, волнистую равнину. Какое грустное зрѣлище для взора, привыкшаго къ граціозной и разнообразной природѣ Италіи и къ тѣни римскихъ виллъ.

Впрочемъ Овидій высказываеть много и другихъ упрековъ мъсту своей ссылки. Томи была одинмъ изъ недавнихъ завоеваній Римлянъ. такъ что они не усибли еще умиротворить этотъ городъ. Нравы тамъ остались буйные, споры легко переходили въ битвы, и суды оканчивались ударами мечей. Съзвиду городъ имълъ въз себъ что то странное и страниюе. Какъ бываетъ въ варварскихъ странахъ, женщины работали тамъ больше мужчинъ; ихъ повсюду можно было видъть, какъ опъ давили зерно или несли на головахъ кувшины. По улицамъ и площадямъ часто провзжали верхомъ сарматы и геты. У шихъ былъ грубый голосъ, дикое лицо, борода и волосы длинные. Они носили въ рукахъ лукъ, у пояса ножъ и часто имъ пользовались. Нътъ ничего суровъе тамошняго климата. Поэтъ разсказываетъ, что вътеръ дуетъ тамъ съ такою силою, что опрокидываетъ стены. Зима тамъ длинна и сурова. Ситъ, едва знакомый итальянцу, мъсяцами покрываеть тамъ землю. Въ это время ручьи и море окованы льдомъ, и телъги перебзжають черезъ рѣки. Вино замерзаеть въ боченкахъ; чтобъ раздать его сотрапезникамъ, нужно разбивать его ударами топора. Жители не выходять иначе, какъ одетые въ шкуры животныхъ, которыя совсёмъ покрываютъ ихъ: едва можно разглядёть ихъ лица и бороду всю въ ледяныхъ сосулькахъ. "Таково мъстопребывание поэта легкой любви! Таковы люди, которыхъ онъ принужденъ видѣть и слышать 1. Тѣ, которые живуть по ту сторону Дуная, еще гораздо страшнѣе. Что за сосъди эти сарматы, бессы, геты, которые никого не боятся, а наводять страхъ на всъхъ! Въ Римъ любять говорить, что міръ покоренъ, что всъ народы трепещутъ передъ легіонами. Овидій со времени своей ссылки, знаетъ хорошо цъну этимъ иллюзіямъ національной гордости. Рядомъ съ нимъ живутъ варвары, которые не новину-

<sup>1)</sup> Trist., 7, 21.

ются претору и см'яются надъ легатомъ. Дунай — лучшая защита противъ нихъ, чемъ страхъ, внушаемый Римлянами; но когда-Дунай замерзаетъ, болъе инчто не задерживаетъ ихъ; они дълаютъ набъги отдъльными толпами, уводя людей и стада, какія удается захватить. "Ихъ кони быстры, какъ птицы", ихъ оружіе безъ промаха. Они пускають отравленныя стрёлы, которыя приводять въ дрожь Овидія всякій разъ, какъ онъ объ нихъ думаеть, а это бываеть часто. Единственное средство имъ не попасться — сидъть дома и запереться на цълую зиму. Иногда же не отдъльные всадники, а цълыя племена переходять ръку и осаждають городь. Тогда нужно брать оружіе, бъжать на стыны. Несчастный поэть, не пожелавшій быть воиномь, когда быль молодь, принуждень сражаться въ старости. Нападенія часто бывають серьезныя, и стрълы варваровь, эти знаменитыя отравленныя стрълы, падають на середину улиць. Однажды Овидій подняль одну изъ нихъ, чтобъ послать своимъ друзьямъ въ Римѣ: онъ не могъ найти для нихъ другого подарка, это былъ единственный продуктъ страны гетовъ 1).

При тѣхъ опасностяхъ, которыя окружали Овидія въ Томи, понятно что онъ дѣлалъ отчаянныя усилія, чтобы уѣхать оттуда. Онъ обращается послѣдовательно ко всѣмъ своимъ друзьямъ, утомляетъ ихъ своими просьбами и умоляетъ ихъ добиться отъ божественнало человтька <sup>2</sup>), котораго онъ оскорбилъ, не полнаго помилованія,—онъ не смѣетъ на это разсчитывать, но смягченія своей ссылки. Онъ сначала пишетъ имъ, не называя ихъ, изъ боязни ихъ скомпрометтировать; затѣмъ, въ нетерпѣніи ожиданія, онъ становится менѣе робкимъ и болѣе настойчивымъ; онъ взываетъ къ нимъ поименно, чтобы тѣмъ болѣе связать ихъ со своимъ дѣломъ; онъ надѣется, что при прямомъ обращеніи они не посмѣютъ отказать ему въ своей поддержкѣ, что общественное миѣніе будетъ тяготѣть надъ ними и принудитъ ихъ предпринять что нибудь въ его пользу.

Между лицами, которыхъ онъ умоляетъ о помощи, первое мъсто занимаетъ его жена,—ибо поэтъ Искусства любить, любовникъ Коринны, былъ женатъ. Это очень удивительно слышать, потому что

<sup>1)</sup> Pont. III, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trist.. I, 3, 37.

трудно себъ представить его въ законномъ брачномъ союзъ. Однако онъ былъ женатъ три раза. Разводъ разлучилъ его съ первыми его двумя женами, о которыхъ онъ говоритъ мало хорашаго, и которыя въ свою очередь безъ сомивнія имвли многое поставить ему въ упрекъ. Последняя была въ родстве съ очень важными родами и въ личной дружбъ съ императрицей Ливіей. Овидій женился на ней, когда старался утвердиться въ оффиціальномъ мірѣ и добиться близкихъ отношеній къ Августу: это быль бракъ по разсчету. Очень возможно, что Овидій всегда относился со вниманіемъ къ особъ съ такимъ хорошимъ родствомъ, но совершенно неизвъстно, была ли она ему пріятна настолько же, насколько она могла ему быть полезна; до момента своей немилости она не запимаетъ никакого мъста въ его стихотвореніяхъ, а это можетъ внушить подозрѣніе, что она не имѣла мѣста и въ его сердцъ. Но нъжное чувство къ женъ такое затаенное до сихъ поръ, вдругъ проявляется въ тотъ моментъ, какъ Овидій покидаетъ Римъ. Оно разражается тогда съ удивительною силою. Если ему вършть, то при отъвздъ, болъе всего онъ жалъетъ, свою жену. "Миъ кажется, что я говорю съ тобою, хотя ты и отсутствуещь; мой голосъ призываетъ лишь твое имя; ни одного дия, ни одной ночи не проходятъ безъ того, чтобы я не думаль о тебъ 1). "Туть онъ рышительно становится образцовымъ супругомъ. Перемъна произошла въ немъ очень рѣзко; ничто не давало ее предчувствовать; однако многіе критики считали ее искренней. Есть даже такіе, которые до глубины души были тронуты темъ, что столь горячая привязанность была такъ жестоко разбита. Признаемся, мы менте склониы сожальть объ этомъ; по нашему мивнію внезапная страсть Овидія не вполив естественна. Похвалы Овидія по адресу своей жены не безкорыстны. Если онъ щедро объщаеть ей безсмертіе, какь онь объщаль его уже Кориннь, то подъ условіемъ, что она употребить всь усилія, чтобы извлечь его изъ Томи. Поэтому въ концѣ концовъ можно подозрѣвать, что вев ивжныя чувства относятся скорве къ вліятельной особв, чемъ къ страстно любимой женщинь. Когда Овидій говорить съ ней, онъ повидимому не сомиввается въ ея преданности; но онъ менве въ ней

<sup>1)</sup> Trist., III, 3, 15.

увъренъ, когда пишетъ другимъ: "Конечно, говоритъ онъ Руфу, мол жена отлично расположена ко мит сама по себт; по когда ты совттуешь, ей, она ведетъ себя еще лучше 1)." Это, надо признаться, весьма умъренное довъріе. Дъло доходило до того, что, когда ей не удавалось спасти мужа, тоть не скрываль оть нея своего недовольства: "Ты хочешь, чтобы я тебъ сказаль, что тебъ дълать; спроси это у самой себя, ты легко найдешь отвъть, если захочешь его найти. Я хвалилъ тебя часто въ монхъ стихахъ; можетъ быть со временемъ усумнятся, заслуживаешь ли ты эти похвалы. Остерегайся, чтобы зависть не имъла права сказать: эта женщина инчего не хотъла сдълать для спасенія своего мужа 2). " Мы знаемъ, что несчастье дълаетъ людей несправедливыми, однако горечь и постоянство этихъ жалобъ позволяютъ думать, что онъ имъли основание. Близость Ливіи не способствовала развитію самоотверженія, такъ что очень возможно. что жена Овидія, воспитанная въ подобной школь, думала больше о томъ, чтобы сохранить свое вліяніе, чёмъ о томъ, чтобы защитить своего мужа.

Легко понять, что всё мольбы Овидія къ женѣ и къ могущественнымъ друзьямъ инчто въ сравненіи съ тѣми, которыя онъ обращаеть къ Августу. Въ своей лести къ иему, Овидій доходилъ до инзости, когда быль еще только въ немилости; теперь, когда его постигло несчастіе, онъ потерялъ послѣдній стыдъ. Мало того, что онъ ставитъ Августа выше всѣхъ героевъ древности; онъ ему безъ зазрѣнія совѣсти приноситъ въ жертву всѣхъ боговъ Олимпа. Если опъ сравшиваетъ его съ Юпитеромъ, то только для того, чтобы сейчасъ же добавить, что Юпитеръ есть богъ воображаемый, тогда какъ Августъ—богъ видимый з). Тотъ день, когда его другъ Котта прислалъ ему изображенія императора и его семьи, былъ праздинкомъ для этого бѣднаго дома въ Томи. Поэтъ не устаетъ созерцать ихъ. Онъ строитъ для инхъ часовню; онъ набожно обращается къ инмъ съ молитвой: "моя голова упадетъ съ моихъ плечъ, говоритъ онъ, глаза мои выйдутъ изъ своихъ орбитъ, прежде чѣмъ я допущу, чтобы вы,

<sup>1)</sup> Pont., II, 11, 13.

Pont., III, 1, passim.
 Trist., IV, 4, 20.

дорогія божества, были вырваны у меня. Вы служите мит пристанью и алтаремъ въ моемъ, злосчастъв. Если гетъ придетъ убить меня, онъ найдетъ васъ прижатыми къ моей груди 1). 4 Лестъ здъсь доходить до бъщенства. У него однако бываеть лесть поискуснъе и потоньше. Можно ли было бы подумать, что изъ всёхъ добродётелей Августа Овидій съ наибольшимъ удовольствіемъ будеть прославлять милосердіе и доброту? Всъ поразившія его несчастія не помъщають ему сказать, "что ивтъ инчего на свътъ болъе кроткаго, чъмъ цезарь 2)". Никогда Овидій не жалуется Августу, что онъ съ нимъ слишкомъ сурово поступилъ. Поэтъ не только не упрекаетъ его за свою ссылку, но благодарить его за то, что опъ оставиль ему жизнь. "Я опасался всего, говоритъ онъ императору, потому, что я. все заслужиль; но твой гиввъ быль меньше моего проступка <sup>3</sup>)". Совершенио также въ восточныхъ монархіяхъ жертва просить извиненія у палача:

Какъ бы синсходительно мы ни судили Овидія, принимая во вниманіе громадность его несчастія, его льстивость насъ отталкиваеть. Его упрекали за это уже въ то время, но онъ съ обезоруживающею откровенностью отвѣчаль: "Скажи, если хочешь, что у меня чувства женщины; я признаю, что душа моя слаба въ несчастін 4)". Онъ винить въ этомъ свою природу: "Я родился для покоя и досуга, я имълъ отвращение къ серьезнымъ дъламъ, я не зналъ труда". Быть можеть, было бы справедливъе винить образъ жизни, который онъ вель до тъхъ поръ. Въ свътской жизни есть что то изнъживающее; она можетъ увеличить достоинства человъка посредственнаго, но человъкъ выдающійся теряеть въ ней время и силы. Ежедневное общеніе съ людьми придаетъ характерамъ блескъ и лоскъ, но отнимаетъ у нихъ долю крвности. Съ душой происходить то же, что и съ твломъ: удобство и грація тълодвиженій и позъ достигаются лишь въ ущербъ кръпости, и гибкость обыкновенно идетъ рядомъ съ нервностью. Старый Варропъ, который былъ простой мужикъ и неучъ, мужественно пере-

<sup>1)</sup> Pont., II, 8, 65.

Trist., V, 2. 38.
 Trist., V, 2, 59.
 Pont., I, 3, 31.

несъ несчастье: "Въ какомъ бы мѣстѣ вы ни были, говорилъ опъ тъмъ, кого пугало изгнаніе, не всюду ли та же самая природа?" Напротивъ, Цицеронъ, Овидій и Сепека, образованные люди, привыкшіе посъщать изящное общество, проводили время въ стонахъ, когда имъ пришлось покинуть Римъ. Свътская жизиь помимо истинныхъ потребностей создаеть цёлую кучу потребностей воображаемыхъ, а съ последними бываетъ, какъ съ безразсудными привязанностями: онъ завладъваютъ сердцемъ сильнъе, чъмъ другія, и человъкъ уже не имъетъ силы разстаться съ ними. Такъ и Овидій жальлъ болье всего свътъ и его удовольствія. Его мысль никогда не покидаетъ блестящихъ собраній, душою которыхъ онъ быль; ему кажется, что съ береговъ Эвксинскаго Понта онъ видитъ храмы, мраморные театры, портики, газонъ Марсова поля и прекрасные публичные сады, гдъ прогуливается молодежь 1)". Когда наступало время какого нибудь праздника, онъ издали слёдить за всёми его эпизодами; можно было бы подумать, что онъ дъйствительно тамъ присутствуеть. "Теперь садятся на лошадей; вотъ часъ, когда происходятъ состязанія въ мирныхъ битвахъ. Бросаютъ мячъ или дискъ. Открывается театръ, и каждый страстно апплодируетъ своимъ любимымъ актерамъ". Когда Овидій посылаеть въ Римъ одну изъ своихъ кингъ, онъ ѣдеть вмѣстѣ съ ней, и его воображение сопровождаеть ее. Какое счастье для него еще разъ увидъть незабвенныя мъста! Вотъ Форумъ; священная дорога, храмъ Весты; вотъ дверь, украшенная дубовымъ вѣнкомъ. Овидій хорошо ее знаетъ, это дверь на Палатинъ. Онъ проникаетъ или скорве проскальзываетъ туда, онъ пресмыкается тамъ въ мольбахъ, чтобы обезоружить "страшное божество, могущество котораго онъ слишкомъ знаетъ по опыту <sup>2</sup>),.. Послѣ возвращенія изъ такихъ воображаемыхъ путешествій, гдѣ на мигъ ноэтъ могъ увидѣть всю пышность жизни и блескъ цивилизаціи, понятно, какимъ пустыннымъ и жалкимъ казался ему его скиескій городъ. Туть мужество окончательно покидало его, и опъ съ отчаяніемъ говорилъ: "Ни къ чему у меня сердце не лежить, я способень только плакать 3)".

<sup>1)</sup> Pont., I, 8, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Trist., III, 1. <sup>3</sup>) Trist., III, 2, 19.

Цалыхъ восемь лать провель Овидій въ Томи. Онъ ималь время выучить мъстный языкъ, и, такъ какъ онъ быль неисправимый поэтъ, онъ сталъ сочинять сарматскіе стихи. Жители при всемъ своемъ варварствъ были польщены, пріобръти такого великаго писателя, и осыпали его отличіями. Сенать и народъ города Томи 1) даровали ему невмѣняемость во всѣхъ должностяхъ; сосѣдніе города послѣдовали этому примъру <sup>2</sup>). Ему присудили даже лавровый вънокъ, но онъ говорилъ, что его съ сожалъніемъ принялъ. Онъ думалъ, конечно, о другихъ, болъе шумныхъ тріумфахъ, которыхъ былъ лишенъ. Годы текли, и ничто не могло излъчить разбитое сердце поэта; до конца онъ устремляль глаза на городъ, "который со своихъ семи холмовъ смотритъ на міръ, покоренный къ его ногамъ 3). «Онъ никогда не отрекся отъ желанія снова увидіть его. Неудачи, которыя онъ потерпълъ въ своихъ хлопотахъ, не мъщали ему надъяться. Онъ утверждаеть, что быль моменть, когда его другу, Фабію Максиму, удалось смягчить Августа; но Фабій, ставъ жертвой придворной интриги, принужденъ быль убить себя, и Августъ пережилъ его лишь на короткое время. Овидій посившиль воздвигнуть храмъ богу, который только что умеръ, и воспъть ему хвалу въ поэмъ на гетскомъ языкъ; затъмъ, подведя счеты съ умершимъ императоромъ, онъ обратился къ новому и возобновилъ свои моленія. Но въдь Овидій былъ знакомъ съ Тиберіемъ и долженъ быль знать, что можно было ожидать отъ его милосердія. И дібіствительно, въ посліднихъ его стихахъ иногда попадаются отзвуки какой то мрачной покорности, которая ему вообще несвойствениа. "Простите мив, мон друзья, если я слишкомъ надвялся на васъ; это ошибка, отъ которой я наконецъ хочу исправиться... Я пришель въ страну Гетовъ, я долженъ въ ней и умереть, моя судьба должна довершиться, какъ она началась. Пусть прилѣпляются къ надеждѣ тѣ, которые не всегда были ею обманываемы. Когда болье не на что надъяться, лучше всего умъть во время отчаяться и думать, что ты разъ навсегда безвозвратно по-

<sup>1)</sup> Такимъ громкимъ пменемъ обозначены муниципальные сановники города Томи въ одной надписи временъ Адріана.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pont., III, 9, 100 H 14, 104. <sup>3</sup>) Prist., I, 5, 69.

гибъ. Есть раны, которыя заражаются отъ стараній ихъ лючіть; лучіше было бы ихъ не трогать. Меньше страданій быть сразу поглощеннымъ волнами, чёмъ утомлять ихъ безсильною рукой 1)". Но это только молнін; въ глубинѣ души онъ упорно надѣялся, и, нослѣ нѣсколькихъ минутъ отчаянья опять принимался просить и льстить, какъ будто жестокая и презрительная душа Тиберія могла быть доступна мольбѣ и лести. Онъ былъ занятъ просмотромъ своей поэмы Fastes, чтобъ ввести въ нее нѣсколько намековъ на новое царствованіе и нѣсколько похвать старому, когда смерть застигла его на шестидесятомъ году.

Ссылка Овидія и связанные съ ней эпизоды принадлежать столько же политической исторіи Рима, сколько и литературной. Они освъщають намь закать того царствованія, котораго побълоносное начало привътствовали Горацій и Вергилій. Мы можемъ видъть здёсь какъ государь, который до тёхъ поръ умёренно пользовался своею властью, наконецъ, огорченный дурнымъ успъхомъ своихъ реформъ, раздосадованный неожиданнымъ сопротивленіемъ, сталъ безжалостенъ ко всемъ темъ, кто по его мненію быль вдохновителемъ этого сопротивленія; подъ вліяніемъ гитва онъ отрекся отъ искуснаго и великодушнаго образа дъйствія, какого до тъхъ поръ держался; Августь, который долго ставиль себь въ заслугу уважение къ свободъ слова и писательства, въ концъ концовъ сталъ присуждать писателей къ ссылкъ, а книги къ сожжению; такимъ образомъ, по свидътельству Діона, онъ сталь въ тягость римлянамъ, которые раньше такъ ему удивлялись, и міръ почувствоваль облегченіе, когда опъ умеръ. Послъдніе годы Августа, какъ и Людовика XIV, весьма для насъ поучительны. Штудируя произведенія Овидія, мы понимаемъ, какъ, несмотря на блестящую вибшность царствованія Августа, могла родиться глухая оппозиція, которая при всей его славъ выводила его изъ себя, которая еще гораздо сильнъе раздражала его прееминковъ.

<sup>1,</sup> Pont., III, 7.

## ГЛАВА ІУ.

## Доносчики.

Въ силу lex majestatis, цезари преслъдовали тъхъ, кто по ихъ подозръню, былъ педоволенъ ими; опи отыскивали и наказывали ихъ при помощи допосчиковъ. Такимъ образомъ, намъ важно знать, что за люди были эти допосчики; надо знать, каково было ихъ происхожденіе, какіе пріемы опи употребляли при своихъ обвиненіяхъ, и какія страшныя послъдствія для тогданняго общества имъло довъріе, пріобрътенное ими во время цезарей.

Римская имперія совершенно естественно произошла изъ республики. Большая часть учрежденій, которыя мы считаемъ созданіемъ императоровъ, древиве, чвмъ эти последніе; но, заимствуя ихъ изъ прошлаго, императоры старались извратить ихъ смысль: изъ гарантіи свободы они дълали орудія деспотизма. Такъ было и съ доносчиками. Это зловъщее имя въ нашихъ глазахъ характеризуетъ тираннію императоровъ; однако допосчики существовали и при республикъ, въ тъхъ границахъ, въ какихъ они терпимы въ свободной странъ. Извъстно, что у римлянъ не было спеціальныхъ должностныхъ лицъ, которыя бы открывали и преслъдовали государственныя преступленія. Забота объ этомъ была возложена на обыкновенныхъ должностныхъ лиць, а за недостаткомъ ихъ, всв граждане имъли право брать ее на себя. Такимъ правомъ въ Римъ пользовались очень охотно, особенно въ моменты смутъ. Жизнь политическихъ дъятелей тогда проходила въ томъ, что они пападали на другихъ и защищали себя: Катопъ былъ сорокъ четыре раза обвиняемымъ и гораздо чаще обвинителемъ. Девятидесяти лътъ отъ роду онъ появился на форумъ, чтобы сделать донось народу на Сервія Гальбу, который вопреки договорамъ выръзалъ цълое племя Лузитанцевъ; но роль обвинителей повидимому больше правилась молодымъ людямъ. Честолюбцы, сознававшіе въ себъ талантъ и желавшіе, чтобы о немъ узнали всъ, находили въ этой роли удобное средство быстро проявить себя: они выбирали кого

нибудь изъ самыхъ значительныхъ лицъ противной партіи съ наибольте соминтельной репутаціей и требовали его на судъ народа. Если имъ удавалось вызвать больной скандалъ, винманіе общества отнынѣ было обезпечено за инми: это было блестящее вступленіе въ общественную жизнь; Цезарь и Целій дебютировали именно такимъ образомъ. Однако къ концу жизни республики болѣе благородные умы стали совѣститься подобнаго способа извлекать себѣ выгоду изъ вреда для другихъ. Патріотизмъ ослабѣвалъ, древнія традиціи замѣнились новымъ духомъ, и выше всѣхъ добродѣтелей античнаго времени стали считать ту симпатичную черту, которая составлялась изъ благородства души и возвышеннаго ума, и которое философы называли человъчностью. Цицероиъ, начавшій карьеру съ обвиненія Верра, объявляль въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ, что "ему кажется безчеловѣчымъ употреблять на погибель людей исскуство, созданное природой для ихъ спасенія 1)".

Законодательство повидимому предвидело зарождение такой совъстливости и прибъгло къ весьма дъйствительному средству, чтобъ ее побъдить. Тъ, которые вызвали чье инбудь осуждение, получали четверть имущества обвиненнаго: отсюда, говорять, произошло название quadruplatores. Такъ какъ адвокатамъ запрещено было брать деньги, то оказалось, что прибыльнее было обвинять, чемь защищать, и люди, желавшіе быстро обогатиться, натурально сділали изъ доноса ремесло: но такое ремесло было гораздо более выгодно, чемъ почетно; техъ, кто изъ него извлекалъ доходъ, уважали очень мало. "Я не хочу сдълаться профессіональнымъ доносчикомъ, говорить одинъ наразить у Плавта; мнѣ не прилично безъ всякаго риска вырывать у людей имущество; я не люблю тёхъ, кто поступаетъ такъ 2)". Онъ считаетъ болъе благороднымъ слъдовать примъру своего отца и всъхъ своихъ предковъ, "которые, подобно крысамъ, всегда вли чужой хлвоъ". Не съ большей симпатіей говорить о профессіональных робвинителях в и Горацій; онъ описываеть двухь знаменитыхъ обвинителей своего времени, "голоса которыхъ, говоритъ онъ, охрипли отъ злословія".

2) Persa, 1, 2, 10.

 $<sup>^1)\</sup> De\ off.,\ H.\ 14.\ Обо\ всехъ этехъ вопросахъ, на которые здёсь только указнвается см. Laboulaye, <math>Essai\ sur\ les\ lois\ criminelles\ des\ Romains.$ 

Только послёдния черта какъ будто говоритъ въ ихъ пользу: "Они гулиютъ со своими документами подъ мышкой и бесёдуютъ другъ

съ другомъ объ ужасахъ, ожидающихъ жуликовъ 1) ".

Обвинители во времена имперіи ужасали только честныхъ людей. Надо думать, что такая перемьна въ ихъ роли уже чувствовалась обществомъ, потому что имъ дали новое имя: около времени Августа первый разъ встръчается названіе доносчика. У нихъ было тогда очень много дъла. Не говоря о нарушеніяхъ старыхъ законовъ, новые законы доставляли имъ массу работы. Такъ напр., Августъ приняль строгія міры противь тіхь, кто не хотіль вступать въ бракъ. По его наущенію доносчики проникали въ семьи, чтобы видѣть, все ли тамъ въ порядкъ, дъйствительную ли силу имъютъ тъ браки, которые заключались ради вившияго подчиненія волю императора. Такая домашиля инквизиція была большимъ зломъ въ ту эпоху, и Тацить справедливо говоритъ, что послъ страданій отъ бользии наступили страданія отъ лъкарства 2); но, съ нанбольшею противъ lex majestatis выгодою эксплуатировали преступленія. Тѣ допосчики, которые чувствовали себя созданными для первыхъ ролей, имѣли въ рукахъ легкое средство достигнуть ихъ быстро; вмъсто того, чтобы те рять время, преследуя толпу корыстных в адвокатовъ или упорныхъ холостиковъ, они обвиняли передъ сенатомъ враговъ Августа на основании даннаго закона.

Этотъ знаменитый законъ, на который падаетъ извъстная доля отвътственности за преступленія имперіи, относится также и ко времени республики. Онъ наказывалъ смертью всякаго, "кто будетъ уличенъ въ томъ, что вредилъ величію и достоинству римскаго народа". Такая неопредъленная формула имъла то преимущество, что при каждомъ политическомъ кризисъ позволяла побъдившей партіи преслъдовать своихъ противниковъ. Поэтому побъжденная партія обыкновенно проклинала ее, но въ случав побъды сейчасъ же ею пользовалась. Особенно сильно ею воспользовался Сулла, который при номощи ловкой интерпретаціи упомянутаго закона нашелъ средство

1) Sat., 1, 4, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tan., Ann., III, 25: utque antehac flagilus, ita tunc legibus labrabatur.

распространить его, какъ на слово, такъ и на дъйствія 1). Имперія съ вижшней стороны инчего не измѣнила въ данномъ законь; текстъ его остался тотъ же, по результаты получились совстмъ другіе. На мъсто народа новсюду было поставлено иъчто другое; Августъ и воспользовался этимъ, чтобы оградить себя и свое величіе законами, защищавшими величіе и безопасность республики. Не трудно отгадать последствія такой постановки. Отвлеченныя понятія гораздо мене требовательны, чемъ такіе люди, какъ Августь: когда слово республика означало всъхъ, она не имъла надобности такъ часто прибъгать къ своей защитъ и къ наказаніямъ. Когда-же она отожествилась съ однимъ человъкомъ, все стало стращить ее. Прибавимъ, что этоть человъкъ имъль особенныя свойства, а масса почестей, какія ему оказывали, поставили его выше всёхъ. Опъ тогда былъ наделенъ властью трибуна и потому быль лицомъ священнымъ; опъ считался божествомъ при жизни и становился таковымъ окончательно посліз смерти: проступокъ предъ нимъ осложиялся религіознымъ чувствомъ. а оппозиція становилась кощунствомъ. Повиновеніе должно было принять характеръ культа, и, какъ во всякомъ культф, малфишая разсъянность, малъйшая ошибка ставилась въ вицу. Случалось, что людей преслъдовали и осуждали за то, что они брали имя Августа въ свидътели при ложной клятвъ за то, что они прибили раба или неремѣнили одежду передъ изображеніемъ императора. Таковы были країніе результаты закона о величествъ.

Какъ видно изъ сказаннаго, этотъ законъ доставлялъ много матеріала для ремесла доносчиковъ; ихъ задача сводилась просто къ тому, чтобы извлечь изъ этого закона все, что онъ только могъ дать. Любонытно поискать, въ какое время и какимъ образомъ они этого достигали.

<sup>1)</sup> Цви., Ad. fam. III, 11, 2: verum tamen est malestas (ut Sulla voluit). nen pueminis impune declamare liceret. Другое мѣсто у Цвиерона показываетъ, что уже при республикѣ можно было бы съ нѣкоторою натяжкою дать закону о величествѣ кое-какія изъ тѣхъ примѣненій, которыя возмущаютъ насъ въ пмператорскую эпоху In Verrem, IV, 41.

I.

Когда ноявляются доносчики.—Августъ и процессъ Корнелія Галла.—Доносчики во время Тиберія.—Какъ пужно судить объ этомъ государѣ.—Его управленіе п характеръ.—Отвѣтственны ли доносчики за его жестокости.

Если върить Тациту, доносчики начали свою дъятельность лишь въ царствованіе Тиберія; опъ тщательно устанавливаетъ дату и называетъ то лицо, которому опъ приписываетъ первенство: "Криспинъ, говорить онъ, первый принялся за это ремесло, которое вслёдствіе тяжелыхъ временъ и человъческаго безстыдства позднъе пріобръло большое вліяніе. Б'адный, темнаго происхожденія питриганъ, Криспинь дъйствовалъ на жестокіе инстинкты государя сначала косвенными путями, при помощи секретныхъ записокъ; вскоръ онъ сталъ нападать, на самыхъ видныхъ людей; пользуясь доверіемъ одного, а ненавистный всъмъ, онъ показалъ примъръ, который его подражатели, ставшіе богатыми и страшными изъ б'ядняковъ и презр'янныхъ личпостей, обратили на погибель другихъ, а въ концѣ концовъ и самихъ себя 1)." Это утверждение не совскиъ точно; подобнаго рода доносы также стары, какъ имперія, и существовали уже при Августь, какъ доказываетъ конецъ Корнелія Галла. Его исторію стоитъ разсказать. Галлъ быль богатый провинціаль, давно, еще во время гражданской войны носеливнийся въ Рим'я и создавший соб'я громкую репутацию роскошью жизни и качествами своего ума. Онъ посъщаль лучшее общество, покровительствоваль литераторамъ и самъ сочиняль любовные стихи, ивсколько манерные, по очень милые. Ведя такую весслую жизнь, Галль быль въ то же время и челов комъ действія; онъ храбро сражался за Октавія. Ему посл'є битвы при Акціум'є было поручена преслъдовать Антонія, онъ же и довель его до самоубійства. Въ награду Галлъ получилъ въ управленіе Егинеть и здёсь, исполняя свою трудную должность, проявиль большія способности; но услуги, оказанныя имъ имперіи, не спасли его отъ немилости. Довольно трудно установить, въ чемъ онъ провинплея; въроятно, онъ былъ опьяненъ своимъ могу-

<sup>1)</sup> Ann. 1, 74.

ществомъ. Египетъ во всв времена былъ страною рабовъ; отъ эпохи фараоновъ тамъ существовало обыкновение обоготворять повелителя, какой бы онъ ни былъ. Пришедшіе затъмъ Греки въ сущности нисколько не измѣнили этого сервилизма; они удольствовались тѣмъ, что придали всеобщей лести болье шикантиую форму, а это дълало ее еще опасиће для техъ, кому она относилась. Лесть вскружила голову п Галлу; онъ заставлялъ себъ самому принисывать честь за всъ благія дъйствія, что было непростительнымъ преступленіемъ въ глазахъ подозрительнаго монарха; онъ позволяль воздвигать себъ статуи и выръзать свое имя на пирамидахъ; по секрету, считая себя окруженнымъ только друзьями, онъ въ питимной беседе проронилъ какія то неосто рожныя слова. Между его собеседниками однако оказался предатель. Императоръ быль увъдомлень; Галлъ быль отозванъ изъ Египта и получиль приказаніе не показываться болье во дворць; всь накинулись на него, сенать проявиль особое рвеніе, разслідоваль діло и осудилъ несчастнаго на изгнаніе. Галлъ въ отчаннін убилъ себя. Когда Августь, не бывшій въ этотъ моменть въ Римѣ, узналь о его смерти, то сдѣлаль видь, будто оплакиваеть своего друга и сожальеть, что къ нему отнеслись слишкомъ строго, но это не помъшало ему горячо благодарить сенать, "который такъ горячо приняль къ сердцу нанесенныя императору оскорбленія" 1). Вотъ первое представленіе комедін, которая разыгрывалась впродолжение всей имперін: тутъ уже участвують всъ персонажи, имъютъ мъсто всъ эпизоды, предательство друга, усердіе и низость судей, фальшивая ум'вренность повелителя. Тиберію не остается выдумывать ничего новаго, и такимъ образомъ честь открытія принадлежить Августу.

Надо сказать правду,—въ царствованіе Августа подобныя сцены были всетаки довольно р'вдки; напротивъ, послів него онів пропсходять очень часто. Зная личность Тиберія, легко понять, почему при немъ доносшичество стало правильнымъ учрежденіемъ и однимъ изъ главныхъ средствъ управленія. Никогда ни одинъ государь не имівлъ такой боязии скомпрометтировать себя, какъ онъ. Онъ дібіствоваль какъ можно меньше лично и пользовался своей властью только скрытно.

<sup>1)</sup> CBET., Ang., 66.

Такъ какъ онъ не желаль открыто принимать участіе въ дѣйствіяхъ своей мести, то онъ нуждался въ допосчикахъ, чтобъ донимать свонхъ враговъ и привлекать ихъ къ суду сената; такимъ образомъ допосчики были необходимымъ колесомъ въ лицемѣрномъ правительствъ Тиберія. Если и не онъ первый пустилъ ихъ въ дѣло, то по крайней мърѣ при немъ совершенио рельефио обнаружилось, какія услуги они могутъ оказать ему, если онъ пожелаетъ распоряжаться жизнью и состояніемъ всѣхъ своихъ подданныхъ, не выдавая при этомъ себя. Пользуясь службой доносчиковъ, Тиберій угнеталъ Римлянъ жесточайшею тираніей, какую они когда либо испытали.

Но этому вопросу однако встрвчаются серьезныя возраженія. Виолив ли справедливо только что высказанное нами сужденіе? Тиберій ли пользовался доносчиками, пли доносчики привели въ заблужденіе и увлекли Тиберія? Кому на самомъ двлв принадлежала иниціатива вчинавшихся тогда обвиненій? На кого должна насть отвътственность за пролитую кровь? Всв эти, казалось, исчерпанные вопросы въ наши дни были вновь подняты и получили самые разнообразные отвъты. Тиберій нашель смѣлыхъ апологистовъ, которые, не колеблясь, взваливають отвътственность за принисываемыя ему преступленія на тъхъ людей, которыми опъ пользовался какъ орудіями, и даже на несчастныхъ его жертвъ. Ученые историки въ Германіи еще недавно пытались намъ доказать, что о Тиберіи составилось невѣрное сужденіе, и что надо наконецъ вернуть ему наше уваженіе 1). Такая задача въ высшей степени неблагодарна, и уномянутые изслѣдователи встрѣтили много возраженій. Не входя въ нодробности возникшей по этому

<sup>1)</sup> См. особенно Ad. Stahr, Tiberius. Эта книга, входящая въ серію этюдовъ о римской древности (Bilder aus dem Alterthume), ноявилась въ Берлиць въ 1863 г. Она была предметомь горячаго спора въ нѣмецкой и англійской прессь. Эдуардъ Пашь задался цѣлью ее опровергнуть (Zur Kritik der Geschichte des Kaisers Tiberius, Altenburg. 1866). Насъ очень удивляеть, что Штарь, который прилагаеть много стараній, чтобы найти себь предшественниковъ въ обзорѣ сочиненій, которыя благосклонно отпосятся къ Тиберію, забыль упомянуть о диссергаціи Дюрюн (de Tiberio imperatore), защищенной имъ въ 1853 г. передъ Словеснымъ факультетомъ въ Парижѣ и вызвавшей тоже большіе споры. Почти всѣ аргументы Парар уже обсуждены и указаны въ этой диссертаціи; только заключенія Дюрюн далеко пе такъ радикальны, какъ у Штара. Дюрюн защищаеть администрацію Тиберія, по не доходыть, подобно Штару, до утвержденія, что Тиберій есть личность симпатичная.

вопросъ полемики, взглянемъ вскользь, какимъ образомъ можно взяться за примиреніе Тиберія съ общественнымъ миѣніемъ, и какую роль приписываютъ допосчикамъ апологеты Тиберія.

Изследователи, которые желають внушить намь уважение къ Тиберію, начинають всегда съ восхваленія его визшней политики. Надо признать, что это похвала заслуженная. Самъ Тацить соглашается, что въ царствованіе Тиберія вселенная была спокойна, имперія процватала и пользовалась уваженіемъ. Ему было пятьдесять шесть лѣть, когда онъ наследоваль Августу: въ такомъ возрасте, люди уже не увлекаются блестящими случайностями войны. Отдаленныя приключенія не соблазияли Тиберія; имперія казалась ему достаточно обшириой; онъ довольствовался защитой ея, не заботясь о ея расширеніи. Относительно чужихъ народовъ его политика была искусна и умфрениа: онъ остерегался ихъ раздражать, старался разъединить ихъ между собой и, чтобъ ослабить ихъ, разсчитывалъ больше на свои интриги, чъмъ на легіоны. Что касается провинцій, то Тацить говорить, что Тиберій обыкновенно выбираль честныхъ управителей и зорко следилъ за ними. Мы уже показали, что провинцін чувствовали себя при новомъ режимъ лучше, чъмъ объ этомъ думають, и что онъ пережили безъ особенныхъ страданій не только царствованіе Тиберія, но и царствованіе Калигулы и Нерона. Къ своему счастью, имперія тогда еще не была такъ централизована, какъ впослъдствін, и независимость муниципій не давала много простору имперскому правительству. При самыхъ дурныхъ государяхъ, какъ и при самыхъ хорошихъ, декуріоны продолжали въдать дъла общинъ, должностныхъ лицъ избиралъ народъ, дуумвиры чинили судъ, народныя ассоціацін собпрались на свои банкеты и празднества. Дин текли среди мириаго волненія, и лишь издали слышались грозы, приводившія въ ужасъ Римъ 1).

Если въ общемъ нѣтъ разногласій относительно внѣшней нолитики Тиберія и его управленія въ провинціяхъ, то его поступки съ сенатемъ и съ римской аристократіей даютъ большее мѣсто для разпорѣчій;

<sup>1)</sup> Однако тиранія цезарей им'єла и всколько жертвъ и въ провинціяхъ. Светоній говорить, что Тиберій подъ самыми незначущими предлогами конфисковаль состоянія богатьйшихъ жителей Галліи, Испаніи, Свріи и Греціи (Свет., Tib. 49). Неронъ веліль убить шесть собственниковъ, которые владіля половиной Афракы. (Плиній, Hist. nat., XVIII, 6).

но въ полной мфрф различие мифиій обнаруживается тогда, когда дъло доходить до оцънки Тиберія, какъ человъка, когда стремятся понять его странный и сложный характеръ. Есть однако достовърные факты, признать которые принуждены всф: начало его царствованія было счастливо, конецъ ужасенъ. Какая причина такой полной перемізны? Какъ совершился этотъ переходъ? Воть въ чемъ споръ. Объясненіе, которое даеть Тацить, весьма просто. По природѣ Тиберій быль золь, говорить онь; но нока рядомь съ инмъ были соперники, которые могли воспользоваться его ошибками, нока онъ кого нибудь боялся или почиталь, то делаль насиліе надъ самимъ собой. Но когда онъ освободился отъ Германика и его семьи, отъ Ливін, отъ Сеяна, тогда онъ ръшился быть самимъ собой и показалъ себя такимъ. какимъ онъ былъ на самомъ дълъ. Настоящій Тиберій, следовательно, таковъ какимъ мы знаемъ его въ последние годы. Противъ этого то и протестуютъ новъйние критики. Тацитъ, говорятъ они, плохой исихологъ, онъ плохо знаетъ человъческую природу; до шестидесяти лътъ люди не выдерживають роли 1). Какимъ чудомъ искусства можно скрываться такъ долго? Какая бездна глупости заставляетъ человѣка распустить себя такъ поздно? Въ глазахъ благосклонныхъ изслѣдователей, настоящій Тиберій—это Тиберій первых ь літь; люди и обстоятельства могли заставить его измѣниться; но по существу это была прекрасная и благородная натура (eine gute und edle Natur 2).

Вотъ этого то пикакъ и невозможно допустить; достаточно знать, какимъ Тиберій сталъ въ концѣ концовъ, чтобы понять, чѣмъ онъ былъ. Никто не можетъ намъ доказать, что "прекрасная и благородная натура" можетъ допустить себя до такихъ ужасовъ. Какое бы вліяніе ни испыталъ Тиберій отъ событій и людей, жестокіе инстинкты, которые открылись въ немъ въ концѣ жизни, существовали и вначалѣ; исторія его молодости доказываетъ, что время отъ времени онъ и тогда отводилъ душу. Везъ сомнѣнія несправедливо смѣшивать его съ государями, которые слѣдовали за нимъ. Тиберій не былъ сумасшеднимъ, какъ Калигула, слабоумнымъ, какъ Клавдій, или маніакомъ,

2) Stabr., Tib. crp. 174

<sup>1)</sup> Нашь приводить однако примъръ Сикста V, который дождался почти такого же возраста, чтобы проявить свой настоящій характеръ.

какъ Неронъ. Его разсудокъ остался твердымъ среди величайшихъ эксцессовъ, но сердце его было всегда дурно. Онъ выросъ, окруженный интригами двора, гдф его не любили, окруженный тайными и открытыми врагами; его положение было заразъ высокое, и подчиненное; ему льстили одни, его унижали другіе; не имѣя другой поддержки кромѣ матери, онъ стыдился того, что обязанъ ей своимъ высокимъ положеніемъ; чтобъ не стать кому инбудь поперекъ дороги, онъ принужденъ быль слёдить за своими словами, своими жестами, за своими взглядами, скрывать свои самыя законныя стремленія и даже свои таланты. Съ той поры онъ сохранилъ на всю жизнь неизлъчимое недовъріе къ людямъ и непобъдимую потребность лицемърить. Когда онъ достигъ власти, преисполненный злопамятства и жажды мести, храня воспоминанія объ униженіяхъ и страхф, которые ему случалось испытать, онъ всетаки продолжаль окружать себя жалкими предосторожностями, все еще боялся дневнаго свъта, ни съ однимъ затрудпеніемъ не боролся открыто, виділь повсюду враговъ и преслідоваль ихъ низкою и темною местью. Ни его качества, ни его пороки не пріобрали никакого величія отъ того высокаго положенія, котораго онъ достигь случайно и послъ столь долгаго ожиданія. Онъ всегда остался выскочкой на тронт и имъль видъ, какъ будто онъ на немъ себя не чувствуетъ дома. Однако Тиберій имѣлъ и хорошія качества, но, въ силу роковой странности, его недостатки дёлали ихъ безполезными. Всь современники говорять намъ, что онъ быль холоденъ и мраченъ, tristissimus hominum. Его откровенность имъла въ себъ что то жестокое, а его вѣжливость походила на скрытность. Если ему приходила фантазія быть великодушнымъ, что случалось рідко, онъ даваль нехотя и своими благодфяніями обижаль. Опъ имфль способность дурно делать самыя лучшія венци 1). Его непавидёли еще раньше, чёмъ онъ это заслужилъ. Изъ сочиненныхъ тогда сатирическихъ стиховъ, которые его такъ огорчали, видно, что еще съ первыхъ лътъ его царствованія окружающіе его предчувствовали въ немъ Тиберія посл'іднихъ лътъ.

Итакъ мы думаемъ, что Тиберій уже родился злымъ, а его поло-

¹) Сен., De ben.. II, 7 и 8.

жение окончательно испортило его. "Онъ былъ сильно потрясенъ и измѣненъ властью", говоритъ Тацитъ 1). Вообще деспотизмъ одинаково опасень для объихъ сторонъ, по пигдъ онъ не имълъ такихъ грустныхъ результатовъ для подданныхъ и для новелителя, какъ въ Римъ. Выше было указано, почему этотърежимъ далъ большедурныхъ государей, чёмъ всякій другой. И Тиберій также ощутиль его вліяніе; онъ становился хуже, по мъръ того, какъ старылся въ привычкахъ своей неопредбленной власти; по, какъ мы уже сказали, не надо думать, что императорскій санъ отв'єтствень за его преступленія и сдълаль его тъмъ извергомъ, какимъ онъ былъ подъ копецъ жизни. Въ каждомъ человъкъ есть какъ бы скрытыя силы, направленныя къ добру икъ злу, которыя при обыкновенной жизни часто остаются подъ спудомъ. Напрасно говорятъ, что ихъ создаютъ обстоятельства; они ихъ только раскрывають. Сколько чуднаго самоотверженія, сколько дикихъ инстинктовъ вывела на свътъ французская революція! Сколько людей создали себъ ужасную славу, сколько людей, которые не возвысились бы выше изв'ястной посредственности въ порокахъ, если бы великое потрясеніе не вызвало въ нихъ тёхъ качествъ, которыя дремали въ глубинъ ихъ природы! Достаточная ли это причина, чтобы ихъ оправдывать? Нужно ли ихъ преступленія приписывать событіямь? Мы думаемъ наоборотъ, что вполит законно судить о ихъ природт по ихъ поступкамъ, и мы вправъ сказать, что они и въ дъйствительности были злы. если они могли стать таковыми.

Мы здѣсь комментируемъ только Тацитово объясненіе темнаго и спутаннаго характера Тиберія и думаемъ, что оно правильно. Но если Тацитъ дѣйствительно ошибся, если нужно признать, что Тиберій имѣлъ "прекрасную и благородную натуру", то какъ ноиять, что онъ могъ испортиться? Чтобы обосновать такую перемѣну, указываютъ на допосчиковъ. Намъ говорятъ, что Тиберій уступиль дурнымъ вліяніемъ, что онъ слишкомъ слушался тѣхъ, въ интересахъ которыхъ было сдѣлать его такимъ же злымъ, какъ они, и воснользовать-

<sup>1)</sup> Ann., VI, 48: vi dominationis convulsus et muttus. Тацить точно отмічаєть ходь этихь перемінь въ Тиберін. Онъ указываєть моменть, когда Тиберій рішительно сталь портиться (Ann., IV 1), а именно, когда онъ сталь жадень къ чужому добру (id., 20), и когда онъ получиль вкусь къ самому постыдному распутству. (VI, 1).

ся его жестокостью; что профессіональные обвинители, тихіе льстены, бездарные честолюбцы вродъ Сеяпа, Макропа, насиловали его природное великодушіе и толкали его къ строгостямъ, которыя были ему антипатичны. Одинъ изъ последиихъ историковъ Тиберія, Штаръ, пдетъ даже дальше: онъ хочетъ взвалить отвътственность за его жестокость на тъхъ, кто были ел жертвами. Принуждая его постоянно къ репрессіямъ, они въ концъ концовъ сдълали его сердце черствымъ. До сихъ поръ жалость лодская заблуждалась; Штаръ направляеть ее на истинный путь. Не следуеть более жалеть Сабина, Кремуція Корда, Агриппину; следуеть жалеть беднаго Тиберія, который вынужденъ такъ часто насиловать свою природную доброту и дълается кровожаднымъ помимо своей воли! Можно подумать, что герой Штара передаль ему свою подозрительность; историкь также видить повсюду заговоры и злоумышленія. Онъ не хочеть видіть невинныхъ между тъми, которые были наказаны Тиберіемъ; онь довъряеть въ данномъ случат свидетельству техъ презренныхъ личностей, которые доносили на этихъ несчастныхъ, и тѣхъ трусовъ, которые ихъ осуждали. Что бы ни говориль Тацить, дъти Германика были въ заговоръ. Не безъ основанія принуждали къ самоубійству Неропа, а Друза заперли въ комнатъ дворца, гдъ тотъ умеръ съ голоду, съъвни даже нерсть своихъ матрацовъ. Агриппина была надеждой недовольныхъ и центромъ интригь: опа была слишкомъ высокомърна на словахъ и имъла слишкомъ гордое сердце для подданной: Тиберій хорошо далаль, что не довърялъ ей. Конечно, съ нею обощлись ивсколько грубо; центуріонъ. который вель ее въ тюрьму, не должень бы быль вышибать ей глаза; но въ концѣ концовъ, такъ какъ она, въ отчаянін, потерявъ друзей и дітей, хотіла смерти, то совершенно справедливо было дать ей умереть. Не достаесь еще, чтобы Штаръ, подобно сенату, пришель къ мысли воздать славу императору за то, что тотъ все же не велѣль задушить и бросить на мѣстѣ казии внучку Августа.

Но верховъ искусства достигаютъ нѣкоторые сторонники Тиберія, когда они, высказавъ сожалѣніе по поводу преступленій его послѣднихъ лѣтъ, находятъ средства обратить ихъ ему же во славу. Они хотѣли бы убѣдить насъ, что Тиберій возненавидѣлъ родъ человѣческій только потому, что сначала слишкомъ его любилъ. Та мрачная

меланхолія, въ которую онъ впаль, и которая имьла такія ужасныя носледствія, была по нут митнію доказательствомъ его тонкой душевной организаціи. Развіз не нужно было имість ніжную и чувствительную душу, говорять они, чтобъ такъ сильно ощутить постигшія ее неудачи? Сколько ранъ было нанесено этой душъ! Сколько надо было ей выстрадать, какъ она должна была изойти кровью, чтобъ дойти до такихъ ужасныхъ жестокостей! Затъмъ идутъ тщательныя перечисленія всіху тіху причинь, которыя заставили этого друга человъчества окончить ненавистью къ людямъ: угрожавшіе ему заговоры, опасности, среди которыхъ онъ провелъ всю свою жизнь, измина его близкихъ, одиночество, въ которомъ онъ угасалъ. Эти картины могутъ быть очень патетичны, но врядъ ли онъ возбудятъ въ насъ жалость къ Тиберію. Не надо забывать, что злоумышленія, о которыхъ намъ говорять, существовали большею частью лишь въ сообщеніяхъ доносчиковъ; что же касается тёхъ, которыя дёйствительно существовали, то развъ неизвъстно, что ихъ организовывали и возбуждали агенты - подстрекатели, чтобъ дать Тиберію возможность разделаться съ теми, которыхъ онъ хотель доконать? Если Тиберій состарълся на своей Капрейской скаль, среди своихъ грамматиковъ и миньоновъ, если опъ въ свои последнія минуты видълъ вокругъ себя индифферентныя или враждебныя лица, то на кого ему было жаловаться? Въдь мы знаемъ, какъ умерли его друзья и родственники 1), поэтому намъ кажется весьма страннымъ желаціе тронуть насъ его одиночествомъ!

Нельзя не выразить крайняго удивленія при мысли о томъ, сколько усилій, сколько тщетнаго остроумія потрачено для реабилитацін Тиберія. Возникаєть вопросъ, чѣмъ могла вызвать къ себѣ симпатіи критиковъ столь отталкивающая, по нашему миѣнію, личность. Быть можетъ, имъ пріятно было отдѣлиться отъ общаго миѣнія и стать выше общихъ мѣстъ вульгарной морали, что и заставило иѣкоторыхъ изъ выдающихся ученыхъ защищатъ Тиберія. Боялись ли они по-

<sup>1)</sup> Светоній сообщаеть, что Тиберій выбраль двадцать сепаторовь пль тѣхъ, которые были ему особенно преданы, чтобы составить иѣчто врод $^{\rm t}$  тайнаго сов $^{\rm t}$ та. Чрезь и $^{\rm t}$ сколько л $^{\rm t}$ ть пхъ оставалось лишь двое или трое: онъ предаль смерти вс $^{\rm t}$ хъ остальныхъ (Tib., 55).

казаться наивными или простоватыми, санкціонируя съ своей стороны сужденіе, установленное въками? Мы скорже склонны думать, что то высокомърное презръніе, которое Тиберій проявляль къ дюдямъ, поразило воображеніе изкоторыхъ изслідователей, и они приняли это презрѣніе за величіе. Большинство людей созданы такъ, что имп можно повельвать, только унижая ихъ; оказываемое имъ презръніе вызываеть у нихъ еще болбе удивленія, чемъ ненависти. Цезарь и Наполеонъ, которые такъ ловко умѣли пользоваться людьми, презирали ихъ и не скрывали этого: въ глазахъ многихъ людей это составляетъ часть ихъ величія. Въ видѣ единственной уступки поклонникамъ Тиберія, надо признать, что онъ самъ сознаваль низость своихъ преступленій и порою краснёль за нихъ. Вотъ что отличаетъ его отъ его преемниковъ, и только это обстоятельство можетъ насъ расположить къ нъкоторой списходительности. Въ глубинъ его извращенной натуры оставалось извъстное чувство порядочности, которое онъ насиловалъ, не разрушая его, и которое порою заявляло протестъ. Презирая другихъ, онъ по крайней мфрф въ то же время къ себф самому былъ настолько справедливъ, что презиралъ и самого себя. Такое душевное безпокойство, такіе припадки угрызеній сов'єсти вызывали въ немъ неувфренность, и странныя противоржчія, замечаемыя въ его жизни, потребность быть обманутымъ, ненависть къ лести, страхъ передъ свободой и отвращение передъ рабской услужливостью, полное разочарованіе во всемъ, боязнь увид'єть вповь Римъ и сенатъ, презр'єніе къ другимъ и себъ, наконецъ и глубокую тоску, которая до конца жизни сиъдала его. Тацитъ говоритъ, слъдуя Платону, что, "еслибы открыть сердце тиранновъ, то мы увидъли бы, что оно изсъчено ударами и ранами, следами жестокости, разврата, несправедливости, которые на душь оставляють такіе же сльды, какіе на тыль производить кнуть палача" 1); но Платопъ и Тацитъ идутъ слишкомъ далеко: есть тиранны, которые не испытывають такихъ терзаній, и поэтому справедливо поставить Тиберія ифсколько выше Калигулы и Нерона, потому что онъ страдаль отъ такихъ тераній, тогда какъ его преемники не испытывали инчего подобнаго.

<sup>1)</sup> Ann., VI, 6.

Что Тиберій стыдился своихъ поступковъ, доказывается еще болъе тъмъ, что онъ всъми силами старался свалить ихъ гадость на другихъ. Онъ всеми силами хотелъ ввести въ заблуждение общественное мивніе и заставить думать, что онъ чуждъ кровавымъ событіямъ, происходившимъ въ Римъ. Тиберій съ вижшией стороны принималь въ нихъ какъ можно меньше участія; его жертвы преследовали доносчики, а сенать ихъ судиль. Тиверій оставляль себъ лучшую роль; онь дълаль видь, что подписываеть постановленный приговорь лишь съ величайшимъ сожальніемъ; онъ какъ-бы порицаль строгость судей и иногда смягчаль наказаніе. Что касается доносчиковь, то Тиберію случалось иногда наказывать и ихъ, чтобы показать, что они не всегда дъйствовали по его наущенію. Всѣ отлично знали тогда, что это была комедія: надо только удивляться, какую невъроятную простоту обнаруживаютъ нынъшніе почитатели Тиберія, принимая эту комедію въ серьезъ. Такое заблужденіе очень наивно для людей, которые какъ разъ стремятся не попасть въ просакъ. Тиберій, какимъ мы его сейчасъ изобразили, не принадлежить къчислу тъхъ государей, которыхъ можно увлечь или направить: въ его царствованіе ничего не происходило помимо его воли; доносчики и сенатъ, хоть Тиверій отъ нихъ и отрекался порой, были лишь послушными его орудіями. Сенать не властенъ быль не осудить обвиняемаго: это доказывается тёмъ, что Тиберій сердился, когда сенату случалось ихъ оправдывать; онъ порицалъ сенатъ за строгость, но не позволялъ ему быть синсходительнымъ. Если Тиберію и случилось и всколько разъ наказывать допосчиковъ, то онъ гораздо чаще ихъ награждаль; онъ удостоиваль ихъ похваль, оказываль имъ милости, предоставляль имъ деньги ихъ жертвъ и государственныя должности: доносчики были, по выражению Сенеки, любимыя собаки, которыхъ онъ кормиль человъческимъ мясомъ 2). Однажды. когда зашла рвчь о томъ, чтобы уменьшить вознаграждение за ихъ услуги, Тиберій отв'ячаль съ необычною для него горячностью и откровенностью, что республика погибнеть, что лучше однимъ взмахомъ

<sup>2)</sup> Cons. ad Marc., 22, 5. Въ другомъ мѣстѣ (De Ben., III, 26) Сенека описываетъ манію обвиненія, которая была истинной мукой въ ту эпоху: expiebatur ebriorum sermo simplicitas jocantium, nihil erat tutum, omnis saeviendi placebat occasio, necjam reorum exspectabatur eventus, cum esset unus. Совершенно то же самое говоритъ и Тацитъ.

упичтожить всѣ законы, чѣмъ отнимать стражей, паблюдающихъ за ихъ исполненіемъ ¹). Конечно, мы не намѣрены уменьшать отвращенія, которое должны вызывать въ насъ доносчики—своимъ позорнымъ рвеніемъ, и сенатъ—своею низкою покорностью, по чѣмъ болѣе рабскія свойства обнаруживали эти люди, тѣмъ меньше можно ожидать отъ иихъ чего либо, кромѣ рабскаго исполненія воли повелителя: Тиберія такъ боялись, ему такъ слѣно повиновались, что одно его слово могло бы ихъ остановить. Привыкши, такъ сказать, подстерегать его волю, они поспѣшили бы сдѣлаться милостивыми, еслибы только подозрѣвали въ немъ малѣйшую склонность къ милосердію; они были жестоки, нотому что знали, что Тиберій не знаетъ жалости. Дѣйствуя такъ, какъ они дѣйствовали, они только исполняли его прямые приказы или его тайныя желанія, и отвѣтственность за всѣ совершенныя преступленія падаетъ на Тиберія какъ на того, отъ кого исходили приказанія и внушенія.

Намъ казалось необходимымъ подольше остановиться на характеристикъ той личности, которая больше всъхъ пользовалась доносчиками. Безъ сомивнія они продолжали существовать и послв нея, но они стали менте необходимы, правители обходились чаще безъ ихъ услугъ. Преемники Тиберія имъли больше въры въ свою власть, они были больше убъждены въ повиновении своихъ подданныхъ. При каждомъ новомъ преступлении, которое они совершали, терпъливость общества убъждала ихъ, что они могутъ идти еще дальше. Принявши поздравленія по поводу смерти матери и важивійшихъ гражданъ отъ войска, отъ сената и отъ провинцій, Неронъ съ гордостью говориль, что его предшественники не знали, до какихъ поръ простирается ихъ власть. Поэтому онъ не всегда считалъ пужнымъ стъсняться законной формой. Когда онъ захотъль отдълаться отъ Суллы и отъ Рубелія Плавта, носившихъ великія имена, которыя его пугали, опъ не тратилъ труда подыскивать мотивы для ихъ обвиненія; онъ только послалъ солдатъ, которые, найдя Плавта въ его гимназін, а Суллу за столомъ, отръзали имъ головы. Для такого рода казней можно обойтись безъ обвинителей и безъ судей, —достаточно одного центуріона. Но иногда все еще прибъгали къ доносчикамъ, чтобъ

<sup>1)</sup> Тац., Ann., IV, 30.

ихъ насиліе не показалось злоупотребленіемъ; такъ, когда надо было отделаться отъ такихъ уважаемыхъ личностей, какъ Соранъ или Тразеа, имъ оказывали честь и предоставляли умереть по всёмъ правиламъ. Ихъ обвиняли публично и даже допускали до защиты, хотя они были осуждены уже ранве. Такимъ образомъ, были доносчики еще во времена Калигулы, Клавдія и Нерона и достигали богатства и славы; но особенно много было ихъ при Домиціанъ; они тогда какъ будто вновь вернули себъ прежнее довъріе и значеніе. Домиціанъ быль также тиранъ; Педантичный и придирчивый, опъ усердно читалъ записки Тиберія 1), и старался ноходить на него; подобно Тиберію, онь осыпаль ласками тёхъ, кого онь хотёль умертвить; подобно тому, онъ желалъ казаться педантомъ законности, зналъ законы и заставляль строго ихъ исполнять; онъ хотёль прослыть строгимъ, и ему принадлежитъ между прочимъ нечальная слава, что при немъ. были зарыты живыми изсколько весталокъ. Время Домиціана было временемъ благодатнымъ для доносчиковъ; къ счастью, его преемники были слишкомъ честны, чтобы ими пользоваться. Почти цёлое сстольтіе составляя язву Рима, доносчики при Антонинахъ потеряли свое значеніе.

## $\Pi$ .

Почему было столько допосчиковъ во времена имперін. — Воспитаніе юношества. — Вознагражденіе, получаемое допосчиками. — Что вынуждало людей ділаться обвинителями. — Домицій Аферъ. — Регулъ. — Наказанія доносчиковъ.

Количество доносчиковъ поражаетъ еще больше, чѣмъ продолжительный періодъ ихъ значенія. Какое бы миѣпіе мы ни имѣли объ императорской эпохѣ, все же остается вопросомъ, почему столько людей, выдающихся по своему рожденію, могли стремиться безъ зазрѣнія совѣсти къ такому постыдному ремеслу? Каждый разъ, когда

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Отъ этихъ мемуаровъ остается лишь одна фраза, цитированная Светоніемь (Tib., 61), въ которой Тиберій говорить, что «онъ вельлъ убить Сеяна, потому что открылъ его преступные замыслы противъ семейства Германика». Но Друзъ, второй сынъ Германика, былъ убитъ послѣ смерти Сеяна и по повельнію Тиберія. По этой лжи можно судить, какъ Тиберій разсказывалъ псторію своей жизни.

какое нибудь вліятельное лицо заслуживало немилость императора, обвинители бросались на него со всёхъ сторонъ; они оспариваютъ другъ у друга право его преслёдовать, они дёлять его жизнь, каждый изъ нихъ выдумываетъ какое инбудь особенное преступленіе, чтобъ только что нибудь дёлать. Такъ на Скрибонія Либона, одну изъ первыхъ жертвъ Тиберія, сразу напали четыре допосчика, но въ то же время, несмотря на всё мольбы, онъ не могъ найти ни одного защитника.

Мы не сомнъваемся, что главную причину изобилія доносчиковъ надо искать въ системъ воспитанія юношества. Хотя политическій и соціальный строй Рима измѣнился, воспитаніе осталось почти то же самое, какъ и во времена республики. Это одна изъ непослъдовательностей, которыхъ было тогда не мало. Люди вообще любятъ воспоминанія своего дітства и склонны думать, что тогда все было лучше: ноэтому и случается, что какая инбудь старая система воспитанія, подъ покровительствомъ такого почтенія и піэтета, переживаетъ тотъ режимъ, для котораго она была создана. При республикъ, когда краспорфчіе открывало путь, всюду главное занятіе молодежи заключалось въ изученіи красноръчія; во времена имперіи красноръчіе продолжали преподавать, хотя значение слова сильно уменьшилось. Никогда не было такъ много учителей ораторскаго искусства, какъ при Августѣ, хотя онъ то и положилъ конецъ политическому краснорѣчію, и мы имъемъ доказательства, что ученики стекались къ этимъ учителямъ со всёхъ концовъ свёта. Ежегодно изътакихъ школъ выходили толпы молодыхъ людей, самоувъренныхъ, опьяненныхъ похвалами своихъ учителей и анплодисментами своихъ сотоварищей, мечтавшихъ о высокой роли республиканскихъ ораторовъ, рѣчами которыхъ ихъ заставляли восхищаться. Сколько разочарованій ихъ ожидало! Прежде всего они находили итмой форумъ. Имъ приходилось забираться въ замкнутыя залы суда, появляться передъ скучающими и торопящимися судьями, которые заранъе опредъляли продолжительность ръчей; вмъсто того, чтобы заниматься судьбами государства, они должны были довольствоваться, какъ говорилось, обсуждениемъ вопросовъ о водосточныхъ трубахъ и пограничныхъ стънахъ. Какое разочарование для людей, воображеніе которыхъ еще было полно рѣчами противъ Катилины! Къ

тому же ремесло оратора въ случав успвха было не безопасно. Всякаго рода превосходство тревожило императора. Калигула хотълъ предать смерти Сенеку за то, что онъ хорошо говориль въ его присутствии. Къ счастью, одна изъ любовинцъ императора, которая безъ сомивнія имвла ивкоторое основаніе нокровительствовать молодому философу, убъдила Калигулу, что Сенека очень боленъ, и что не стоить труда убивать его. Въ тѣ времена разрѣшалось быть только посредственностью; талантъ считался такимъ же непростительнымъ преступленіемъ, какъ доблесть; добиться прощенія при этомъ можно было лишь однимъ способомъ: отдать свой талантъ въ распоряженіе цезаря. Такимъ то образомъ люди и дълались допосчиками и обвиняли другихъ, чтобы самимъ не попасть въ обвиняемые.

Обыкновенно молодые люди безъ труда рѣшались на подобный шагъ и быстро приспособлялись къ своей роли; это опять таки было результатомъ ихъ восинтанія. Риторы не занимались нравственнымъ восинтаніемъ и выработкой характеровъ своихъ учениковъ; вся задача заключалась въ томъ, чтобъ научиться хорошо говорить. Ученикъ учился защищать виновныхъ также, какъ и спасать невинныхъ; всф темы считались годными для обсужденія; цёнилось только преодолёніе трудностей; поэтому чёмъ соминтельные было дёло, тёмъ больше славы было защитить его. Ученики оставляли школу, пріобрѣтя способность говорить на всё сюжеты, и втайнё имёли тенденцію отдавать предпочтеніе самымъ двусмысленнымъ, потому что тутъ то они и могли гораздо удобиње блеснуть талантомъ. Очень въронтио, что тогда, какъ и теперь, молва проинкала извив и въ школу, и проштудировавъ достаточно Цицерона, ученики обращались къ изученію современныхъ ораторовъ. А ораторы съ именемъ въ ту эпоху тоже были доносчики. Имъ однимъ принадлежало слово; обвиняемый уже не бралъ на себя труда защищаться. Итакъ искусство, восхищавшее молодыхъ людей, увлеченныхъ красноръчіемъ, было искусствомъ доносчиковъ; ученики страстно читали ихъ ръчи, заноминали и повторяли лучшія мъста изъ нихъ, удивлялись смёлымъ выходкамъ и ловкимъ инсинуаціямъ. Весьма возможно, что учителя, покидая сферу классическаго искусства и удостопвая своимъ вниманіемъ современность, выбирали именно эти примъры. Даже самъ Квинтиліанъ, такой благоразумный п

сдержанный, предлагалъ иногда ученикамъ очень странные образцы. Одинъ изъ наиболъ е уважаемыхъ имъ ораторовъ, Юлій Африканскій, быль послань Галліей, чтобъ поздравить Нерона со смертью его матери: конечно, ораторъ долженъ былъ придерживаться оффиціальной басии. будто бы Мессалина, уличенная въ злыхъ умыслахъ противъ своего сына, убила себя, а Неронъ не можетъ утъщиться послъ ея смерти. "Цезарь, говорилъ онъ ему, твоя провинція Галлія просить тебя мужественно перенести свое счастье 1)". Квинтиліанъ въ восторгѣ отъ этой фразы; онъ подчеркиваетъ все,что она заключаетъ въ себъ остраго и непредвидъниаго: мужественно перепести свое счастье! Этого вовсе не ожидаешь, какъ говорить Филаминтъ у Мольера. Сенека былъ не менфе остроуменъ въ письмф, которое онъ отъ имени Нерона написаль сенату по тому же поводу. "Я и не върю, что я спасень, говориль онь оть его лица, и не смыю радоваться" (salvum me esse adhuc nec credo nec gaudeo 2). Эта изысканная, хорошо обдуманная фраза является конечно однимъ изъ худшихъ поступковъ Сенеки, нельзя попять, какъ у него хватило тогда совъсти ее написать. Квинтиліанъ видитъ здісь только реторическую фигуру и безъ всякаго дурного умысла цитируетъ ее своимъ ученикамъ, не подозрѣвая. какъ опасно для нихъ подобные образцы: итакъ, возможно, что такое воспитаніе давало искусныхъ адвокатовъ, но навтрное оно не вырабатывало честныхъ людей.

Уча воспитанниковъ цънить ораторскія ухищренія, не обращая вниманія на предметь, къ которому опи относились, осванвая ихъ еще въ школахъ съ краспорфијемъ доносчиковъ, учителя предрасполагали ихъ вноследствін подражать поведенію доносчиковъ. Другія, болье серьезныя причины довершали ихъ рѣшимость вступить на это поприще. Прежде всего, тому, кто отказался бы отъ него, грозила опасность: отецъ Агриколы быль убить за то что не повиновался приказанію Калигулы обвинять Силана 3). Другимъ важнымъ стимуломъ была выгода, сопряженная съ дъятельностью допосчика. Законъ требоваль, чтобы доносчикъ получаль четверть всего имущества осуж-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Квинт., VIII. 5, 15. <sup>2</sup>) Квинт., VIII, 5, 18.

<sup>3)</sup> Tan. Agric., 4.

деннаго; но эту долю часто увеличивали, когда жертвой являлся человъкъ значительный, послъ того, какъ осуждены были Тразеа и Соранъ, главные обвинители получили по пяти милліоновъ сестерцій (1 мил. франк.); такимъ позорнымъ путемъ быстро составлялись громадныя состоянія. Эпрій Марцелль и Вибій Криспъ заработали этимь ремесломъ 300 мнл. сестерцій (60 м. фр.). Услуги допосчиковъ оплачивались не только деньгами, имъ сверхъ того доставались государственныя должности. Послѣ каждаго громкаго процесса распредѣлялись должности преторовъ и эдиловъ. Эти почтешныя республиканскія функцін еділались наградой за постыдную услужливость. По словамъ Тацита, порядочныхъ людей больше всего возмущало, когда они видъли, что доносчики "кичатся званіями жрецовъ или консуловъ, какъ добычей, спятой съ врага 1)". Въ концѣ царствованія Тиберія пельзя уже было достигнуть консульства иначе, какъ погубивши какого инбудь врага цезаря. Такова была и при Домиціант кратчайшая дорога къ общественнымъ мѣстамъ. "Я предпочелъ, говоритъ Плиній, избрать самый дальній путь". Но обыкновенно молодые люди очень сп'ышили достигнуть ц'али и поэтому предпочитали идти напрямикъ.

Такимъ то образомъ, около времени Тиберія, доносчики выходили изъ всёхъ слоевъ развращеннаго римскаго общества. "Всёхъ обуяла какая то манія обвиненія, — говорить Сенека, — которая истощила Римъ гораздо болѣе, чѣмъ какая бы то ни было гражданская война ²)". Всѣ тѣ, которые претериѣли какую нибудь неудачу или обиду, всѣ тѣ, которые стремились утвердить свое шаткое положеніе или замаскировать непріятное прошлое, которые находили, что общество не предоставило имъ достаточно хорошаго мѣста, всѣ безпокойные, честолюбивые, недовольные, всѣ спѣшили при помощи доносовъ поправить свои дѣла или отмстить за себя. Какое могучее орудіе въ рукахъ зависти и злобы! Какое рѣдкое средство благополучно выйти изъ всякаго скомпрометтированнаго положенія! Какой инбудь вольноотпущенникъ разорилъ своего госнодина въ его отсутствіе; онъ обвиняль его, чтобъ избавиться отъ отчета. Если какой инбудь мошенникъ уличенъ проконсу-

<sup>1)</sup> Hist., 1, 2.

<sup>2)</sup> De Benef., III, 26.

ломъ въ преступныхъ операціяхъ гдѣ инбудь въ глуши провинцін, его въ цъпяхъ привозятъ въ Римъ; но онъ, не смущаясь, высоко держитъ голову: у него месть готова, онъ обвинитъ проконсула 1). Вотъ молодой провинціаль прітвжаеть изъ дому безъ денегь, съ головой, набитой проэктами обогащенія, и приходить въ отчанніе, видя, что вст мъста заняты, всюду тъснота; зачьмъ ему терять силы на борьбу съ инщетой? Ему стоить обвинить кого инбудь изъ вліятельныхъ лиць; онь въ одинъ день станетъ знаменитъ. Нигдъ нельзя найти болъе ръзкихъ контрастовъ, какъ въ толиф доносчиковъ, которую описываетъ намъ Тацить; всё слои, всё соціальныя положенія имёють тамъ своихъ представителей. Рядомъ съ кучей мелкихъ людишекъ, рабовъ, вольноотпущенниковъ, солдатъ, школьныхъ учителей, встръчаются иъсколько именъ древней знати, какой инбудь Долабелла, Скавръ, даже Катонъ <sup>2</sup>). Есть доносчики робкіе, стыдящіеся самихъ себя, напр. Силій Италикъ, который въ молодости, быть можетъ, страха ради кого то обвинилъ и втечение всей своей жизии затъмъ старался заставить забыть свою вину <sup>3</sup>). Есть папротивъ допосчики паглые, циники, которымъ правится бравировать общественнымъ мизијемъ, которые заставляють красить порядочных влюдей и гордятся этимъ, которые хвалятся своими подвигами и требують себѣ славы за нихъ. Кто то говорилъ однажды въ присутствін Меція Кара о несчастномъ Сенеціонъ и, пользуясь случаемь, еще лишній разъ оскорбляль его память; Каръ, виновинкъ его осужденія, сказаль ему: "Не трогай мертвецовъ моихъ<sup>4</sup>)". Есть доносчики низкаго происхожденія, которые первоначально занимались самыми пизменными ремеслами, которые, достигнувъ богатства и силы, все еще сохраняютъ какой то отпечатокъ своего происхожденія, какъ напр. Ватиній, котораго Тацитъ называетъ чудовищемъ Неронова двора <sup>5</sup>). Онъ былъ когда то башмашинкомъ; онъ обязанъ быль карьерой своему шутовству и физическому уродству. Введенный въ знатные дома, чтобы служить посмъщищемъ, онъ протиснулся къ цезарю посредствомъ клеветы и въ концѣ кон-

<sup>1)</sup> Tan., Ann., XVI, 10.

<sup>2)</sup> Ann., IV, 68.

<sup>3)</sup> Плиній, *Epist.*, III, 7, 3.

<sup>4)</sup> Илиній, Epist 1, 5, 3.

<sup>5)</sup> Ann., XV, 34.

цовъ заставилъ горько плакать тѣхъ, которыхъ раньше смѣшилъ. Есть наконецъ доносчики-франты, которые кичатся воспитанностью и требуютъ съ граціей и хорошими манерами чьей нибудь смерти. Однажды такой субъектъ появился передъ сенатомъ, одѣтый по послъдней модъ, съ улыбкой на губахъ: онъ пришелъ обвинить своего отца 1)!

Среди этой пестрой толшы выступаютъ и всколько фигуръ. Именно, въ числъ допосчиковъ Тиберія находился величайшій римскій ораторъ тогдашняго времени, — Домицій Аферъ, рожденный въ колоніи Нимъ. Онъ принадлежалъ къ той группъ краснобаевъ, ловкихъ адвокатовъ, подобно Монтану, Юлію Африканскому, которыхъ Галлія въ изобилін поставляла въ Римъ къ концу царствованія Августа и втеченіе царствованія Тиберія, въ то время какъ Сенека, Порцій Латронъ и др. приходили туда изъ Испаніи. Домицію спачала пришлось трудно; онъ долго оставался въ бъдности и въ неизвъстности, хотя не быль разборчивь въ средствахъ обогащенія и употребляль всѣ усилія, чтобъ достичь цёли. Къ сорока годамъ онъ однако уже сдёлался преторомъ, но у него было сознаніе, что его репутація не соотвътствуетъ его дарованіямъ; ему нужна была какая нибудь громкая исторія, чтобы привлечь на себя вниманіе общества. Такъ какъ ему нечего было терять, то онъ сталъ доносчикомъ, и, желая для дебюта совершить что инбудь крупное, онъ очень разсудительно выбралъ свою жертву. Онъ зналъ, съ какою ненавистью Тиберій относится ко всёмъ, кто быль связань съ семействомъ Германика; чтобы поливе угодить ему, онъ обвиниль Клавдію Пульхру (прекрасную), родственницу и ближайшаго друга Агрипшины. Опъ обличалъ ее въ безпорядочной жизни, въ прелюбодъйной связи съ Фурпіемъ, въ злодъяніяхъ и въ чародъйствъ противъ государя. Дъло вышло шумное. Всъ понимали, что нападеніемъ на Клавдію хотіли нанести ударь ея другу, и что такимъ образомъ завязывается ссора между Агриппиной и Тиберіемъ. Весь городъ внимательно следиль за битвой; Аферь, зная, что отъ этого одного удара зависить его репутація и богатство, превзешель самого себя; никогда онъ не говорилъ такъ краснорвчиво: "Здвсь,

<sup>1)</sup> Ann., IV, 28.

говорилъ Тацитъ, какъ будто открылся его геній". Тиберій, не склонный къ комплиментамъ, удостоилъ его похвалы, а въ Римѣ только и было разговору, что о немъ ¹); такимъ образомъ Аферъ сразу достигъ богатства и славы. Правда,спустя ивсколько лють, ему пришлось дорого заплатить за этотъ успъхъ. Калигула не могъ любить человъка, который съ такимъ блескомъ выступилъ врагомъ его матери. Аферъ, хорощо сознавая это, попробоваль обезоружить его лестью; по лесть не всегда вела къ сближению съ такимъ прихотливымъ тираниомъ, какъ Калигула; случалось, что онъ принималь за оскорбленія высказываемые ему комплименты. Аферъ воздвигнулъ ему статую съ надписью, въ которой упоминалось, что въ двадцать семь лътъ Калигула быль вторично консуломъ. Императору очень не понравилась такая похвала: онъ сдълаль видъ, будто бы видить въ ней непріятный намекъ на свою молодость и напоминание о законт, который запрещаль быть консуломъ въ такомъ молодомъ возрастъ. Чтобы наказать льстеца, Калигула обратился въ сенатъ съ прекрасной рѣчью, которую онъ долго готовиль, такъ какъ и самъ кичился своимъ ораторскимъ талантомъ; онъ приложилъ всъ старанія, чтобъ одержать верхъ надъ первымъ ораторомъ того времени. Аферъ погубилъ бы себя, если бы вздумаль защищаться: онь и не сдулаль этого. Простершись у ногь государя, какъ будто пораженный громомъ его краспоръчія, онъ объявиль, что ему не такъ страшно могущество императора, какъ его талантъ; затъмъ онъ повторилъ въ подробностяхъ только что прослушанную рѣчь, комментируя ее, чтобы подчеркнуть ея красоты. Калигула, въ восхищении, что его по достоинству оценилъ такой отличный судья, возвратилъ ему свою дружбу <sup>2</sup>). Какъ умный человъкъ, Аферъ хорошо понималь, что надо было всетаки дать забыть о своемъ дебють, что ему можно было утвердить свое блестящее положение только средствами противоположными тёмъ, какими онъ пріобрёлъ его. Не разъ обвинявъ честныхъ людей, онъ не разъ употреблялъ свой талантъ, чтобы и защищать ихъ. Особенно знаменита его ръчь въ защиту Домитиллы. Это была жена осужденнаго за политическое преступленіе; въ то время, когда законъ запрещалъ оплакивать своихъ близкихъ, опа

<sup>1)</sup> Тац., IV, 52 и 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Діонь, LIX, 19.

осм'ялилась похоронить своего мужа. Она была обвинена своими сыновьями: ея братъ и друзья, повидимому, также были противъ нея. Аферъ защищаль ея дело передъ государемъ, по велъ его такъ, какъ сделалъ бы Катонъ; онъ остерегался говорить резко и негодовать, не ставиль энергичныхъ требованій во имя человѣчности; онъ скорфе старался разжалобить судей. Квинтиліанъ съ похвалой цитируеть то мъсто этой защитительной ръчи, гдь, обращаясь къ обвинителямъ Домитиллы, Аферъ говоритъ: "Несчастная не знастъ въ своемъ замбшательствъ, что позволено женщинъ, что повелъвается женъ. Я предполагаю, что въ своемъ безпокойствъ она встръчаетъ васъ и спрашиваетъ тебя, своего брата, васъ, своихъ друзей, какой совътъ вы подадите ей" 1)? Намъ кажется, этотъ отрывокъ показываетъ, что Аферъ быль ловкій адвокать еще болже, чемь великій ораторь. Его таланть отражаль его характерь, онь удивляль ловкостью своихъ рвчей, также какъ ловкостью своего поведенія. Такимъ то образомъ, завязывая хорошія отношенія со вежми партіями, доказывая свою предапность цезарю доносами, умиротворяя въ подходящіе моменты порядочныхъ людей проблесками независимости, Аферъ съумълъ избъжать опаспостей, связанныхъ тогда съ знаменитостью и богатствомъ. Онъ благополучно пережилъ самую опасную эпоху имперін; составивъ свою репутацію при дворѣ Тиберія, опъ умеръ отъ старости при Неропѣ 2).

Аферъ былъ классикъ. Своимъ медленнымъ и серьезнымъ произнешениемъ, своими благозвучными фразами, въ которыя онъ умышленно по временамъ вставлялъ иѣсколько словъ, нарушавшихъ ритмъ, чтобы замаскировать ихъ искусственность, онъ наноминаетъ Полліона или Мессалу, лучшихъ учениковъ Цицерона. Существовала тогда другая школа, болѣе живая, потому что она была моложе и болѣе соотвътствовала характеру времени. Послѣдователи этой школы старались удаляться отъ традицій древняго краспорѣчія: имъ не правилась нолнота развитія темы, которая приводила въ востортъ современниковъ Цицерона; шпрокіе періоды она замѣняла короткими, какъ

1) Квинт., IX, 2, 20.

<sup>2)</sup> Вирочемъ не вполни върно, что онъ умеръ отъ старости: дъйствительно, онъ быль очень старъ въ моментъ своей смерти, но Св. Іеронимъ сообщаетъ, что онъ умеръ отъ несваренія желудка.

бы разрубленными фразами, умфренный блескъ красокъ-—смълыми и жосткими тонами; вмъсто равномърнато и спокойнато теченія въ аллюръ ръчи здъсь было что то порывистое и ръзкое. Разрушение границъ всёхъ различныхъ родовъ рёчи, вплетение при всякомъ удобномъ случав поэзін въ прозу, злоупотребленіе патетическимъ элементомъ. усиленіе энергін до крайней степени, постоянное возбужденіе ума, стремление осленить его неожиданностью мыслей и блесками стиля,--вотъ главныя черты этого новаго краснорфчія. Оно возинкло къ концу царствованія Августа, какъ реакція со стороны подавленныхъ и недовольныхъ. Первоначальное развитіе оно получило въ устахъ старыхъ республиканцевъ, какъ Кассій Северъ и Лабіенъ; это были люди съ стремительнымъ темпераментомъ, которые съ перваго же дия довели до крайности новый родъ краснорвчія; оно своими вснышками производило странное впечатление посреди видимой тишины имперіи. Такой родъ ораторства оказался очень удобнымъ и для доносчиковъ. Трудно себъ представить, какъ бы опи требовали головъ честныхъ людей фразами Цицерона. Напротивъ, новая манера говорить, болъе грубая и неправильная, свойственныя ей ръзкости стиля и энергія мысли, какъ будто созданы были нарочно для шихъ: поэтому обыкновенпо допосчики и принадлежать къ новой школь. Фульциній Тріонъ, одинъ изъ первыхъ доносчиковъ, былъ ея послъдователемъ, и Тиберій, который, какъ и Аферъ, быль классикъ, считаль себя обязаннымъ напомнить ему, "чтобъ онъ остерегался ошибокъ слишкомъ пылкаго краспорфчія 1)". То же было и съ Регуломъ. Однажды онъ разговаривалъ съ Плиніемъ и подсмѣнвался надъ его ораторскими предосторожностями, надъ его длинными изложеніями, однимъ словомъ надъ всъми подновленными цицероновскими длиниотами. "Я же, сказалъ онъ, наскакиваю на тему и душу ее за горло <sup>2</sup>)". Это не трудно себѣ н представить, -- такой именно способъ нападенія и приличествуеть доносчикамъ! Все "корыстное и кровавое красноръчіе 3)" доносчиковъ для насъ, потеряно и, намъ кажется, утрата его заслуживаетъ ибкотораго сожалънія. У этихъ безчестныхъ людей было много таланта;

<sup>1)</sup> Тац., Ann., III, 19.

<sup>2)</sup> Плиній, Epist., I, 20, 14.

<sup>3)</sup> Tau., De orat., 11, lucrosa et sanguinans eloquentia.

это были не только искусные говоруны, изощренные съ юности и знакомые со всъми тайнами своего искусства; часто настоящая страсть должна была одушевлять ихъ слово. Они обвиняли не только съ цълью наживы; у инхъ была и страшная жажда мести, которую имъ хотълось удовлетворить. Всъ люди правственные, всъ люди съ уважаемымъ именемъ презирали ихъ, — они это знали — и были ихъ личными врагами: преслъдуя ихъ, доносчики удовлетворили свою ненависть также, какъ служили ненависти принципата; лежащее на нихъ нятно всеобщаго презрънія, злоба противъ того общества, съ которымъ они открыто вступали во вражду, желаніе впередъ отметить за негодованіе, которое они предвидъли, — все это, по нашему миънію,

должно было придавать порой дикую силу ихъ рѣчи.

Регулъ, о которомъ вскользь было уже упомянуто, хорошо намъ извъстенъ изъ переписки Плинія. Опъбыль однимъ изъ знаменитыхъ доносчиковъ въ эпоху Нерона и Домиціана, какъ Аферъ въ эпоху Тиберія. Регуль быль знатнаго происхожденія; но его отець, разорившись, подвергся проскрипцін и оставиль своимь дітямь только громкое имя, а это въ то время было опаснымъ наследствомъ. Сынъ нмёль твердую рёшимость выйти изъ бёдности. Къ большому негодованію своихъ собратьевъ, людей знатныхъ, онъ сдълался доносчикомъ; чтобы заглушить дурную молву, онъ не нашелъ лучшаго средства, какъ напугать всехъ, кто решился бы его порицать. О молодости Регула сохранились самыя страшныя воспоминанія. Говорятъ, онъ совътовалъ Нерону не утомляться, убивая людей одного за другимъ, тогда какъ однимъ словомъ онъ можетъ уничтожить весь сепать. Разсказывали, что послъ смерти Гальбы онъ заплатиль убійцамъ Инзона, котораго ненавидёлъ, велёлъ себё принести его голову и укусилъ ее 1). Его непреклонная воля составляла его силу. Онъ захотъль сделаться ораторомъ; природа не приспособила его къ этому: она дала ему бользиенное трлосложение, слабый голосъ, затрудненную рѣчь, у него не было ин фантазін, ни памяти. Къ нему нримфияли въ обратномъ смыслф знаменитое изречение Катона: говорили, что онъ безчестный человъкъ, который не умъетъ говорить.

<sup>1)</sup> Tan., Hist., 1V, 42.

Однако онъ съ такимъ упорствомъ работалъ падъ преодолѣніемъ своихъ недостатковъ, что подъ конецъ многіе находили его краснорфинвымъ. Онъ хотфлъ разбогатфть, и такъ какъ ин въчемъ не зналь колебаній, то заранье уже опредылиль сумму своего состоянія. Ему нужно было 60 мил. сестерцій (12 м. франковъ). Сумма большая, но зато у него было ийсколько источниковъ, откуда можно было ее добыть. Съ ремесломъ доносчика опъ соединялъ другое, въ которомъ считался не меньшимъ мастеромъ: онъ хитростью добивался завъщаній въ свою польву. Этому доходному занятію отдавались тогда многіе. Съ тъхъ поръ какъ люди старались не жениться, чтобы избъгнуть неудобствъ, связанныхъ съ семьей, большія состоянія холостяковъ доставались наиболье ловкимъ и поэтому вводили въ соблазнъ многихъ алчныхъ искателей. Изъ всехъ такихъ охотниковъ за чужими наслёдствами Регуль быль самый безстрашный и ловкій. Онъ шелъ на все и ни передъ чемъ не останавливался. Плиній разсказываеть на этоть счеть ифсколько пикантныхъ анекдотовъ. Вдова того Пизона, котораго Регуль погубиль, была очень больна; у Регула хватило смелости пойти къ ней, онъ садится рядомъ съ ея постелью, разсказываеть ей, какъ онъ приносиль жертвы и совътовался съ гадателемъ о ея здоровьъ, что отвъты благопріятны, и что она навърное выздоровъетъ. Въдная женщина, польщенияя и обрадованная послъдней надеждой, спфинить завфщать такому ифжиому другу часть своего имѣнія. Веллей Блезъ на своемъ смертномъ одрѣ хочетъ сдѣлать новое завѣщаніе. Регуль, разсчитывая, что онъ не будеть въ немъ забыть, бъжить за докторами и умоляеть ихъ на итсколько часовъ продлить жизнь несчастнаго. Когда завъщание подписано, онъ мъняетъ тонъ: "Зачёмъ, говоритъ опъ докторамъ, вы его заставляете такъ долго страдать? Дайте ему спокойно умереть, если вы не можете возвратить ему жизнь". Такой ловкій и беззастѣнчивый человѣкъ не могъ не добыть быстро состоянія. Когда оно достигло заранте назначенной цифры, ему стало казаться, что онъ быль слишкомъ скроменъ, что онъ не можетъ довольствоваться столь малымъ. Онъ разсчитываль пойти еще дальше. Онъ разсказаль Плинію, будто однажды во время жертвоприношенія, боги открыли ему изв'єстными знаменіями, что опъ удвонть свое состояніе. Но всего удивительнъе по-

слъднее его честолюбивое стремление. Хотя онъ ничего не сдълалъ, чтобы заслужить почтеніе людей, онъ всетаки хотёль, чтобы его уважали; онъ достигь этого, пугая своимъ вліяніемъ тѣхъ, кто не былъ поражень его богатствомъ. Его тщеславіе равнялось его скупости. Когда онъ потерялъ сына, ему было мало наполнять Римъ порывами своего горя, которое было, слишкомъ шумно, чтобы можно было считать его искреннимъ; опъ хотълъ, чтобы въ Италіп и въ провинціяхъ оплакивали его потерю. Онъ сочинилъ въ честь сына похвальное слово ребенку, и добился, чтобы въ каждомъ городе его речь была прочитана темъ изъ декуріоновъ, у котораго окажется лучшій голосъ. Надъ его тщеславіемъ смінлись, по спішили его удовлетворить. Всі знали Регула и теривть его не могли; въдь нельзя было забыть тв преступленія, которыя онъ совершиль, и нав'єстно было, что онъ жадень, жестокъ, суевъренъ, капризенъ, нахаленъ при удачъ и трусливъ въ опасности, одинмъ словомъ его называли "самымъ злымъ изъ двуногихъ", и всетаки каждое утро его прихожая была полна. Плиній негодовалъ, что въ самую дурную погоду люди шли къ Регулу въ гости въ его прекрасные сады близъ берега Тибра, на краю города; Плиній готовъ быль думать, что Регуль нарочно поселился такъ далеко, чтобъ привести въ быненство своихъ посытителей. Величайшей побъдой Регула было то, что до самаго царствованія Траяна ему оказывались подобные вижиніе знаки общаго почтенія 1).

Не вст доносчики однако были такъ счастливы, и милости, которыми ихъ осыпали свыше, иногда смънялись страшною противоноложностью. Даже при тъхъ императорахъ, которые ими наиболъе пользовались, часто случалось, что съ инми нисколько не стъсиялись. Тиберій имъль обыкновеніе время отъ времени освобождаться отъ нихъ носредствомъ изгнанія или смерти. Вотъ еще одинъ доводъ, который приводять защитники Тиберія въ доказательство того, что онъ не быль солидарень съ доносчиками,—но это соображеніе несерьезно. Тъ доносчики, съ которыми раздълывался Тиберій, были обыкновенно сытые и усталые, изъ которыхъ онъ болъе не надъялся извлечь пользу; онъ хорошо зналь, что, составивъ себъ состояніе, они нападали

<sup>1)</sup> Всв предыдущія подробностии относительно Регула, его краснорвчія п богатства, взяты изъ писемъ Плинія (особенно см. II, 20 и IV, 2).

уже не съ прежинмъ ныломъ: они остывали и дѣлались осторожиѣе, какъ только имъ было что терять ¹). Тогда Тпберій наказывалъ ихъ подъ какимъ нибудь предлогомъ, достигая при этомъ двойной выгоды: онъ отдѣлывался отъ безполезныхъ и обременительныхъ людей и безъ хлопотъ удовлетворялъ общественное миѣніе.

Но доносчикамъ грозила одна особенно серьезная опасность. Въ моменты реакцін, следовавшіе за смертью дурныхъ цезарей, изгнанники возвращались, исполненные непримиримой злобой, которую развивала ссылка; семьи убитыхъ, движемыя благоговъйными восноминаніями о погибшихъ родныхъ, а также нищетою, которую имъ приходилось испытывать, требовали мщенія. Доносчики трепетали и прятались; они, бывшіе такими дерзкими еще наканунь, вдругь дълались смиренными и низкопоклонными.—Они старались безъ шума найти своихъ враговъ и смягчить ихъ. При восшествін на престолъ Веспасіана, въ сенатѣ происходили рѣзкія сцены, напоминающія происшествія въ Конвент посль Термидора 1794 г. Говорили о томъ, чтобы привлечь къ отвътственности всъхъ, кто себя скомпрометтироваль въ прошлыя царствованія; хотъли, чтобы ни одинъ виновный не избътъ наказанія, и требовали регистры императорскаго дворца, чтобъ узнать имена тъхъ, кто предлагалъ свои услуги въ качества доносчиковъ. Всякій чиновникъ, всякій сенаторъ долженъ быль присягнуть въ свою очередь, "что онъ не способствовалъ никакому дъйствію, которое могло вредить чьей нибудь безопасности, что онъ никогда не извлекалъ ни выгоды, ни почестей изъ несчастья гражданъ<sup>2</sup>)". Когда выступалъ тотъ, кто былъ не безупреченъ, его преслѣдовали криками и угрожающими жестами; ибкоторые изъ такихъ обвинисмыхъ опускали голову или обвиняли своихъ сообщинковъ; другіе смѣло защищались; они напоминали, какъ проконсулы во время террора, что если они виноваты, то вст причастны къ ихъ преступлению. "Мы обвиняли, говорилъ одинъ изъ нихъ, но вы осуждали". Къ счастью для доносчиковъ и ихъ пособниковъ, гифвъ общества продолжался недолго. Но-

2) Tan., Hist., IV, 41.

<sup>1)</sup> Tau., Ann., IV, 36: ut quis districtior accusator velut sacrosanctus erat; leves, ignobiles paenis afficiebantur. Tamme, 71: scelerum ministros ut perverti ab aliis dolebat, ita plerumque satiatus, et ablatis in eamdem operam recentibus, veteres et praegraves afflixit.

вый государь скоро пріостанавливаль преследованіе, и такимъ образомъ месть за всю массу испытанныхъ несправедливостей и поруганій, месть, которую теривливо ждали столько лёть, продолжалась лишь изсколько дней. Однако после Домиціана общественное мивніе было настойчивве; оно потребовало репрессалій, оно желало жертвъ. Для наказанія доносчиковъ, была выдумана новая казнь: ихъ сажали на корабли безъ кормчихъ и предоставляли морю. "Какое зрълище! говорилъ Пли который не могъ забыть, что онъ самъ изъ-за нихъ чуть не порти цълый флотъ доносчиковъ, отданный на полный произволь витровъ, принужденный подставлять свои паруса буръ, летъть, стъдуя бъщеннымъ волнамъ, на всъ утесы, куда имъ только угодно было его бросить! Радостио было видъть, какъ при выходъ изъ гавани всъ эти корабли разсыпались во всъ стороны; какъ сладко было благодарить на этомъ самомъ берегу государя, который. соединяя правосудіе съ милосердіемъ, земную месть поручаль морскимъ богамъ 1)"!

Но даже и въ эту эпоху удовлетвореніе, данное честнымъ людямъ, было Далеко неполно. Доносчики, тогда наказанные, не были ни самые извъстные, ни самые виновные. Дъло ограничилось наказаніемъ самыхъ ничтожныхъ, тъхъ, которые занимались своимъ ремесломъ только въ низшихъ слояхъ общества, тёхъ, которые, принявшись слишкомъ поздно за это выгодное занятіе, еще не имѣли времени разбогатъть, когда оно вдругъ было запрещено. Они поплатились за всъхъ остальныхъ. Что касается техъ, которые, какъ Регулъ, уже разбогатѣли, изанимали общественныя должности, пріобрѣли себѣ покровителей и имѣли людей, обязанныхъ имъ, то они и теперь сохранили свои состоянія, а въ пъкоторыхъ случаяхъ и вліяніе. Однажды за столомъ у Нервы находилось ибсколько друзей государя и между ними Вепенто, который имълъ дурную репутацію, потому что скомпрометтироваль себя при Неронъ; зашелъ разговоръ о знаменитомъ доносчикъ изъ той же эпохи, по имени Мессалинъ, который умеръ пъсколько лътъ назадъ. Разсказывали о его преступленіяхъ, и такъ какъ никому не было интереса его защищать, то всё горячо на него нападали. Честный

<sup>1)</sup> Няпній, Рапед., 35.

Нерва, въ порывѣ прекраснаго негодованія, вскричаль: "что бы по вашему съ нимъ случилось, если бы онъ еще былъ въ живыхъ"? Одинъ изъ сотранезниковъ, который имѣлъ право свободно говорить свое миѣпіе, сказалъ: "Онъ обѣдалъ бы съ нами 1)".

Ш.

Вліяніе доносчиковъ на частную жизнь.—Доносы рабовь.— Область сношеній съ людьми.—Во что обратилась общественная жизнь.—Государственный д'ятель въ царствованіе Клавдія.—Какъ Сенека рисуеть жизнь того времени.—Всеобщій страхъ.—Самоубійства.—Презрівне къ жизни.—Римская имперія и французская революція.

Послъ того, что разсказано нами о доносчикахъ, легко представить себъ, какое вліяніе они оказали на общество того времени. Деспотизмъ цезарей былъ тяжелъ именно темъ, что касался не только общественной, но и частной жизни: онъ проникаль въ частные дома п находиль тамъ въ лицъ рабовъ върныхъ и самоотверженныхъ агентовъ. Никогда ни у одного правительства не было болъе освъдомленной полиціи. Рабъ въ античной семь занималъ гораздо болъе важное мъсто, чемъ теперь наши слуги; мы ихъ всегда считаемъ чужими, и они, имъя свободную личную жизнь, меньше пропикаютъ въ нашу жизнь. Внъ всякаго пріятельства и дружбы у насъ складывается замкнутый, интимый кругь, въ который входять только близкіе люди. Въ тъ времена рабъ допускался даже въ этотъ тъсный кругъ. Господинъ ничего не дълалъ безъ раба, въ домѣ не было такихъ тайнъ, которыхъ не зналъ бы рабъ. Послъдній иногда сохранялъ ихъ, но часто готовъ былъ ихъ продать. Съ тъхъ норъ, какъ Августъ нашелъ, какъ обходить древній законъ, запрещавшій принимать на судъ доносы отъ рабовъ, рабъ всегда могъ отомстить своему господину доносомъ, какъ только тотъ давалъ ему поводъ быть недовольнымъ. Если рабъ почему либо оказывался несклоненъ къ предательству, то существовало върное средство заглушить его угрызенія совъсти: если но доносу раба господинъ подвергался осуждению, то рабъ получалъ восьмую

<sup>1)</sup> Илиній, Epist., IV, 22, 6.

долю его имущества и свободу. Такимъ образомъ, рабу стоило сказать слово, чтобы въ одинъ день получить то, что другіе при особенномъ счасть в могли пріобрасти втеченіе цалой жизни, исполненной лишеній и горестей. Какой соблазнь быть свободнымь и въ добавокъ богатымъ! Не только нельзя удивляться тому, что нъкоторые изъ рабовъ поддавались такому соблазну, но наоборотъ поразительно, что кое кто изъ нихъ противостоялъ ему. Итакъ, и у себя дома каждый быль окруженъ врагами. Надо было постоянно остерегаться любопытныхъ ущей и нескромныхъ глазъ. Любовь къ роскоши, увеличивая число слугъ. наполняла дворцы инпонами. Привратники, охранявшіе каждый входь, прикащики, пріемные слуги, однимъ словомъ, вся масса прислуги, служившей въ комнатахъ, только и дълала, что слъдила за своимъ господиномъ повсюду, даже въ самыхъ отдаленныхъ покояхъ. Повара нівцы, мимы, музыканты, всякаго рода артисты, существовавшіе для удовольствія и развлеченія, єдблались причиной опасности и тревоги для господина. Недостаточно было молчать при нихъ, чтобы избъжать ихъ злословія. Разв'є они не могли выдумать то, чего они не слыхали? II можно было быть увъреннымъ, что имъ повърятъ на слово. Поэтому приходилось льстить имъ, ласкать ихъ, добиваться ихъ расположенія. Условія существованія изм'єнились: ті, которые прежде трепетали, теперь внушали страхъ. Госнода находились постоянно подъ грозою и старались предотвратить послёдствія гивва своихъ рабовъ. Значительная часть мученій въ тъ времена обусловливалась именно тъмъ, что нельзя было найти покоя и безопасности даже у себя дома, потому что дома грозили тѣ же опасности, какъ и повсюду въ другихъ мѣстахъ; нельзя было иначе какъ подъ въчнымъ страхомъ, отдаваться своимъ душевнымъ склоиностямъ; среди которыхъ можно было бы отдохнуть отъ всёхъ пеудачъ, нельзя было найти ин одного мёстечка въ цёломъ мірѣ, ни одного момента въ жизни, гдѣ бы можно было бы освободиться отъ тираниін.

Если доносничество въ такой степени прошикало даже въ семьи, то тѣмъ съ большимъ основаніемъ его слѣдовало остерегаться въ тѣхъ свѣтскихъ собраніяхъ, гдѣ со временъ Августа образованные римляне искали развлеченія отъ своей праздности. Вмѣстѣ съ утвержденіемъ имперін такія собранія получали все большее значеніе; утрата

свободы способствовала ихъ развитію. Къ несчастію, то живое удовольствіе, которое они доставляли римскому обществу, было отравлено доносчиками. Последніе подслушивали питимныя беседы и умели вложить въ нихъ компрометтирующій смыслъ; они подмічали за столомъ всякое слово въ тѣ моменты, когда сотрапезники уже не отвѣчаютъ за свои выраженія. Влагодаря доносчикамъ, всѣ темы для разговора становились опасными. Такъ какъ политика была запрещена, то обыкновенно служила сюжетомъ бесфды—литература; но и литература вскорф стала подозрительной. Въ царствование Тиберія, и философія, и исторія, и поэзія им'єли свои жертвы. Августь весьма неблагоразумио поощряль литературу; какъ бы ни держать ее въ строгой дисциплинь, въ ней все же поддерживается извъстная независимость мысли. Тиберій не повторилъ подобной ошибки. Единственное произведеніе его времени, заслужившее его одобреніе, былъ діалогъ между шампиньономъ, устрицей и дроздомъ, которые въроятно оспаривали другъ у друга первенство. Тиберій велѣлъ выдать 200.000 сестерцій  $(40.000 \, \text{фр.})$  автору этого шедёвра. Такая литература его не пугала  $^{1}$ ). Плиній Старшій, имъвшій манію писательства, быль въ большомъ затрудненін при Неропъ, когда нельзя было шичего писать, не компрометтируя себя. Онъ отважился сочинить лишь трактатъ о соминтельныхъ выраженіяхъ рѣчи 2); но и туть еще вопросъ, долго ли эта невинная грамматическая книжка могла бы избъжать проницательности допосчиковъ. Если же нельзя было говорить даже о литературъ, не подвергаясь опасности, то о чемъ же было говорить? Разсказывать происшествія жизни было также небезопасно. Сколько людей было казнено за неосторожный разсказъ напр. о томъ, что имъ приснился сонъ, или что они совътовались съ гадателями! Подобныя мрачныя воспоминанія нарушали прелесть бесёды. Въ томъ обществе, которос неспособно было дъйствовать, особенно любили болтать; но въ данныхъ условіяхъ это стало и крайне опасно. Есть интимные разговоры, которые пріятны только тогда, когда собесфдинки совершенно откровенны; здъсь это не могло болъе имъть мъста. "Никогда,

<sup>1)</sup> CBer., Tib., 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>/ Плиній, Episf., III, 5, 5.

говоритъ Тацитъ, въ Римѣ не царила такая тревога и такой ужасъ. Люди трепещутъ въ присутствии своихъ самыхъ близкихъ родственниковъ, не смѣютъ подойти другъ къ другу и заговоритъ; уши знакомаго или не знакомаго всегда подозрительны. Даже нѣмые, неодушевленные предметы внушаютъ испугъ. Приходится безпокойно оглядыбаться на стѣны и комнатныя панели 1). Такая осторожность была лишь черезчуръ основательна; вѣдъ случилось же, что три сенатора забрались въ домъ измѣнника и здѣсь, между потолкомъ и крышей, приникнувъ ухомъ къ дырьямъ и щелямъ, подслушивали разговоръ Сабина, чтобъ повторить его Тиберію.

Нътъ надобности говорить, во что обратили доносчики общественную жизнь. Легко представить себъ, каковы были засъданія сената съ того момента, когда каждое слово неизмённо сообщалось императору, когда вев знали, что эти отчеты могли пропитаться ядомъ по пути отъ Рима до Капри. При такихъ условіяхъ сенатскія дебаты обратились въ непрерывныя состизанія лести. Каждый хотіль отгалать мижніе государя, явиться самымъ эпергическимъ защитникомъ его. Особенно старались не противоръчить императору явно. Калигула, образъ жизни котораго извъстенъ, спросилъ однажды у Пассіена Криепа, состоить ли онь въ любовной связи со своей сестрой. Криспъ, не желая подать вида, что онъ порицаетъ поведение своего повелителя. отв'ячаль: "Н'ять еще <sup>2</sup>)". Чтобы нав'ярняка заслужить расположение государя, нужно было отвлечься отъ своихъ чувствъ, отъ своихъ дружескихъ связей, нужно было научиться говорить противъ своего сердца и своей совъсти. Нужно было казаться всегда веселымъ, какъ бы ни были основательны причины для печали, скрывать полученныя обиды и какъ будто не замъчать того зла, которое вамъ причинилъ императоръ. "Единственное средство состаръться при дворъ Цезарей. говориль одинь изъ постоянныхъ посътителей Палатинскаго дворца, заключается въ томъ, чтобы благодарить 3), принимая оскорбленія". Калигула велълъ умертвить сына одного богатаго римскаго всалника. завидуя его умфиью нарядно и хорошо одфваться. Вечеромъ онъ при-

<sup>1)</sup> Тац., Ann., IV, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schol. Iuven., 4, 81. <sup>3</sup>) Сен., De ira, II, 33.

гласиль отца къ объду. Несчастый отправился, и его физіономія ничего не выдавала изъ его страданій. Онъ далъ себя умастить благовоніями, надёль вёнокъ, весело ёль и пиль за здоровье государя. "Хочешь знать, почему? говорить Сенека: у него быль другой сынь 1)" При Неронъ было придумано новое преступление: уже не слова, а молчаніе являлось преступнымъ. Если кто отсутствоваль въ сенатъ, когда тамъ шла ръчь о какихъ нибудь почестяхъ императору, если кто не появлялся въ дворцъ, когда императора поздравляли со смертью матери или жены, это являлось проступкомъ, караемымъ смертью. Только въ подобномъ поведении заключалась опнозиция Тразен<sup>2</sup>); онъ заплатиль за это жизнью. Другіе не имѣли и этой смѣлости. Всякій стремился проявить какъ можно больше пыла, когда дёло шло о словъ императора. О его великихъ дъяніяхъ говорили не иначе, какъ съ энтузіазмомъ; люди изощряли свое воображеніе, чтобы каждый дешь выдумать какую нибудь новую форму лести. Тиберій по крайней мъръ быль настолько умень, что отказывался отъ смѣшныхъ почестей, которыя ему предлагались. Сенатъ постановилъ назвать его именемъ одинъ изъ мъсяцевъ года, какъ уже было и раньше при двухъ его предшественникахъ. "Какъ же вы поступите, отвътилъ опъ, когда вы дойдете до тринадцатаго Цезаря 3)?". Но послъ него Калигула, Неронъ и особенно Домиціанъ не были такъ скромны.

Для образчика тѣхъ унизительныхъ средствъ, къ какимъ должны были прибъгать высокопоставленныя лица, чтобъ пріобръсти право жить, достаточно собрать все то, что историки разсказывають про Вителлія, отца будущаго императора. Это былъ человѣкъ знатнаго пронсхожденія съ большимъ состояніемъ; онъ дебютировалъ блестящимъ образомъ. Будучи правителемъ Сиріи при весьма трудныхъ обстоятельствахъ, онъ принудилъ царя Пареянъ просить у него свиданія и преклониться передъ римскими орлами. Но и Вителлій испыталь то, что испытывали всѣ выдающіеся люди той эпохи: они оставались честными, пока служба удерживала ихъ въ провинціи, тогда какъ атмосфера Рима ихъ портила. Вернувшись въ Римъ при Калигуль, ко-

<sup>1)</sup> Cen., De ira, II, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тап., Ann. XVI, 22. <sup>3</sup>) Діонъ, LVII, 18.

торый серьезно върилъ въ свою божественность. Вителлій первый подалъ примъръ ноклоненія императору. Онъ обращался къ нему не иначе, какъ съ нокрытымъ лицомъ и простершись ницъ. Его значеніе увеличилось при Клавдів, онъ сделался однимъ изъ любимцевъ императора, но за свое вліяніе онъ долженъ былъ платить шизконоклонствомъ. Клавдіемъ управляли его жена и вольноотпущенники; Вителлій употребиль веж усилія, чтобы расположить въ свою пользу вольноотнущенинковъ и жену государя. Онъ поставилъ статун Нарцисса и Налласа между своими семейными ларами и воздаваль имъ поклоненіе. Что касается Мессалины, то добившись, какъ величайшей милости, чтобы она подарила ему свою туфлю, онъ благоговъйно носиль ее между туникой и тогой, а время отъ времени вынималь ее и цѣловалъ. Къ такой форм'я низкопоклонства еще шикто не прибъгалъ; это доказываетъ, что Вителлій имъль въ этой области удивительный творческій таланть, miri in adulando ingenii 1). Впрочемь онь оказываль императриць и болье существенныя услуги. Когда она захотьла погубить Валерія Азіатика, завидуя его садамъ, она взвела на него обвиненіе предъ Клавдіемъ и Вителліемъ, которые были тогда консулами. Тацитъ описалъ страниую сцену суда, которая была бы отличной комедіей, если бы ея развязкой не была смерть честнаго человъка 2). Валерій Азіатикъ защищался такъ мужественно, что всѣ присутствующіе были охвачены волненіемъ; сама Мессалина принуждена была удалиться, чтобы скрыть свои слезы; она едва успъла наклониться къ Вителлію и, плача, сказать ему на ухо, чтобы онъ не даль ускользнуть обвиняемому. Когда пришла очередь Вителлію подать свое мивніе, опъ осыпаль Валерія похвалами, напомииль о тёхъ услугахъ, которыя онъ оказалъ государству, прочувствованнымъ голосомъ упомянулъ о тесной дружбе между инми обоими, не переставалъ перечислять все, что могло склонить судъ къ милосердію, накопецъ онъ закопчилъ темъ, что Валерію пужно предоставить выборъ

2) Ann., XI, 3.

<sup>1)</sup> Посль празднества стольтних в игрь, которыя имыли мысто разь въ стольть, Вителлій говориль Клавдію: «Ділай ихъ много разь! saepe facias!» Это пожеланіе было благосклочно принято. «Нівть такой невівроятной лести, говорить Ювеналь, которую не могла бы принять власть, равняющаяся съ богами! «—Всі приведенныя подробности взяты у Светонія, изъ его Кизнеописанія Вителлія.

смерти. Клавдій произнесь тоть же милостивый приговорь 1), и несчастный Валерій, песмотря на всеобщія похвалы и сожальнія, открыль себъ вены. Блестящее положение Вителлія при дворъ Клавдія, которое онъ постоянно укръплялъ своею податливостью, всетаки было не вполнъ безопасно, и ему подчасъ приходилось обладать большою ловкостью, чтобы вывертываться изъ трудныхъ обстоятельствъ. Смерть Мессалины напр. заставила его пустить въ дело всю изворотливость, на какую онъ былъ способенъ. Онъ находился вмѣстѣ съ Клавдіемъ въ носилкахъ, въ которыхъ последній возвращался изъ Остін, когда ему повъдали о его семейныхъ непріятностяхъ. Моментъ былъ критическій. Клавдій повидимому быль въ нерфшительности; онъ то смягчался при воспоминаціи о своихъ дѣтяхъ, то приходилъ въ ярость отъ невърности своей жены; но всъмъ было извъстно, что гиъвъ Клавдія долго не продолжался, и что одно слово Мессалины могло все измънить. Поэтому столь же опасно было ее обвинять, какъ и защищать. Вителлій быль благоразумно сдержань. Онъ старался дёлать видъ, будто не знаетъ инчего о происходящемъ вокругъ него, а, если ужъ необходимо было что нибудь сказать, онъ ограничивался восклицаніями: о. преступленіе! о, злодъяніе! "Напрасно, говорить Тацить, Нарциссъ принуждалъ его объяснить эти загадочныя изреченія и открыто высказать свою мысль, онъ не могъ добиться отъ Вителлія другого отвъта, кромъ такихъ двусмысленныхъ возгласовъ, которые могли, смотря по желанію, принять тотъ или другой смысль 2)". Прежде чёмъ стать на чью нибудь сторону, Вителлій ожидаль, чтобы положеніе выяснилось и чтобы судьба Мессалины была окончательно рѣшена; но какъ только онъ убъдился, что Мессалина погибла, онъ не сталъ ее щадить. Опъ первый сталъ на сторону той, которая замѣнила ее и безъ зазрѣнія совѣсти помогъ новой фавориткѣ отдѣлаться отъ друзей и креатуръ падшей императрицы. Но всетаки, противъ всякаго ожиданія, даже такой податливый, преданный, на все готовый человъкъ, положившій столько труда, чтобы пріобръсти благорасположеніе императора, не отступавшій ин передъ какимъ позорнымъ по-

2) Ann., XI, 34.

<sup>1)</sup> Такъ выражается в Тацитъ: secuta sunt Claudii rerha in eandem clementium.

ступкомъ, чтобы сохранить его милость, и тотъ не могъ вполив избъжать допосчиковъ. Его обвинили въ притязаніяхъ на императорскую власть, и Клавдій быль настолько недовърчивъ, что, безъ заступничества Агрипнины, опъ не колеблясь велѣль бы убить своего лучшаго друга. Когда Вителлій умеръ, послѣ того какъ побывалъ и цензоромъ, и три раза консуломъ, сенатъ опредѣлилъ ему воздать необыкновенныя почести. Ему воздвигли на форумѣ статую съ слѣдующею надписью: "Онъ былъ неизмѣнно преданъ государю, pietatis immobilis erga principem". Не походитъ ли эта эпитафія на эпиграмму? Втеченіе его долгой карьеры не разъ перемѣнились государи и ихъ фавориты; неизмѣнной осталась лишь преданность Вителлія ко всѣмъ имъ по очереди.

Такой сервилизмъ, понятно, возбуждаетъ негодованіе. Но внушаемое имъ отвращение отподь не должно служить къ оправданию тъхъ, кто его внушалъ. Трусливая римская аристократія въ общемъ заслуживаеть больше сожальнія, чьмь негодованія, и ньть инчего удивительнаго въ томъ, что Тацитъ, который не скрываетъ ея недостатковъ, вмёстё съ тёмъ съ глубокимъ волиеніемъ разсказываетъ о ея несчастіяхъ. Тотъ, кто носилъ знаменитое имя или оказалъ великія услуги государству, могь сколько угодно унижаться передъ государемъ, онъ всегда оставался для последняго слишкомъ великъ. Были фамилін, гді насильственная смерть стала обычной; Пизоны напр. нначе не кончали свою жизнь. Въ такихъ обреченныхъ семьяхъ всъ молодые люди могли бы себф сказать, что ин одинъ изъ инхъ не достигнетъ зрѣлаго возраста. Если възвиду этой странной перспективы у ивкоторыхъ замвчался недостатокъ мужества, то двиствительно виновными здёсь являются тё, кто быль для нихъ вёчною грозою. Доносчики виновны не только въ тъхъ злодъйствахъ, которыя совершались полихъ милости, они отвътствениы и залвею трусость илинзость, которую вызывали ихъ преследованія.

Лучше всего насъ знакомитъ съ этою эпохой Сенека. Тацитъ и Плиній писали при Траянъ, когда отъ нея остались одни воспоминанія; Сенека жилъ въ самый моментъ кризиса; въ послъдніе годы своей жизин онъ зналь, что станетъ жертвой этого безвременія. Онъ не припадлежаль къ числу тъхъ мудрецовъ, которые отдаляются отъ

своихъ современниковъ, отръщаются отъ своей страны и цъликомъ отдаются созерцанію абсолютнаго; напротивъ шикто болье, чымь онь, не сливался съ теченіемъ своего вѣка. Его произведенія отражають въ себъ всъ волненія современности; въ основъ его мыслей, и самыхъ отвлеченныхъ, легко найти вліяніе пережитыхъ имъ событій; его стоицизмъ, такой суровый съ виду, въ сущности есть только догматизація тъхъ правилъ, которыя ему внушалъ данный историческій моментъ. Если въ его философіи есть что то жосткое и исключительное, то въдь она и создана была для людей, которые находились не въ обычныхъ жизненныхъ условіяхъ. Сенека самъ говоритъ, что его философія предназначается для того, чтобы "внушить мужество отчаявшимся". Такое критическое положение требовало сильныхъ средствъ. Когда читаешь письма Сенеки, сейчасъ видно, что они адресованы лицамъ, которымъ въчно грозитъ какая то страшная опасность. "Представьте себъ, говоритъ Паскаль, въ одной изъ самыхъ извъстныхъ своихъ Pensée, иткоторое количество людей въ цапяхъ; вст они приговорены къ смерти; каждый день некоторыхъ изъ нихъ убиваютъ на глазахъ у другихъ, а тъ, которые остаются въ живыхъ, видятъ свою собственную участь въ участи себъ подобныхъ и, глядя другъ на друга съ болью и безъ надеждъ, ожидаютъ своей очереди". Болѣе или менѣе въ тъхъ же выраженіяхъ Сенека описываеть положеніе своихъ современниковъ; только грозящая имъ опасность не принадлежитъ къ тъмъ несчастіямъ, которыя составляютъ свойство человъческой природы и о которыхъ говоритъ Паскаль, —къ такимъ человѣкъ волей-неволей долженъ привыкать: опасности, висфвшія надъ современниками Сенеки, носили тотъ выходящій изъ ряда вонъ характеръ, который насилу еть природу; эти опасности кажутся еще тяжеле, потому что ихъ могло бы не существовать. Надъ головой людей, живущихъ подъ тиранніей Цезарей, постоянно висить топоръ, "ихъ сердце въчно трепещеть въ ожиданін смерти, palpitantibus praecordiis vivitur". Все ихъ пугаетъ. "Подобно людямъ, нутешествующимъ по неизвъстнымъ странамъ, они глядятъ во всё стороны и поворачиваютъ голову при малъншемъ шумъ". Они страдають не только отъ собственныхъ несчастій, но и отъ чужихъ, которыя имъ кажутся зловъщими предзнаменованіями. Когда раздается "одинъ изъ тѣхъ громовыхъ ударовъ,

которые потрясають всю окрестность", они теряють сонь. "Достаточпо свиста пращи, чтобы испугать птицъ; точно также мы содрогаемся при одномъ слухф о катастрофахъ, хотя мы и не испытываемъ ихъ ударовъ 1)". Какъ избъжать печальной участи, которую всегда можно предвидать? Сенека не совътуетъ открытаго противодъйствія; онъ не сторонникъ конспирацій и заговоровъ. Опъ в'ёдь управляль и вкоторое время имперіей, поэтому самъ до конца жизни требуетъ повиновенія той власти, которая ему принадлежала когда то. "Какъ бы тяжело ни было иго, говорить онь, оно всегда доставляеть меньше страданій тому, кто примиряется съ его тяжестью, чёмъ тому, кто противится ему. Въ великихъ бъдствіяхъ единственное облегченіе заключается въ томъ, чтобы терпъливо спосить то, чему нельзя воспрепятствовать 2)". Надо стараться искусными маневрами избъгать гитва императора, "какъ на моръ надо избъгать бури"; нужно какъ можно меньше подымать шуму, не слишкомъ привлекать къ себъ внимание свъта, не слишкомъ выдаваться ни своими талантами, ни даже добродътелью. "Юлій Грецинъ былъ убитъ Калигулой, потому что онъ быль честите, чтмъ слъдуетъ быть при тиранит <sup>3</sup>)". Особенно надлежитъ удаляться отъ всякаго политическаго честолюбія: честолюбіе создаеть враговъ, а врагъ легко становится обвинителемъ. Лучше всего жить въ уединеніи, вдали отъ Палатина, "этой печальной тюрьмы рабовъ 4)", наполняя свой досугъ честными и усердными занятіями. Вотъ почему Сенека такъ горячо рекомендуетъ своимъ друзьямъ удаляться отъ свъта. Но и при этомъ дъйствовать нужно осторожно, не подавая вида, что ты удаляешься, "потому что, если кто кого открыто избътаетъ, это значитъ, что онъ его осуждаетъ 5)". Хорошо тоже не быть богатымъ. "Не привлекай воровъ надеждой на добычу. Ръдко кто проливаетъ кровь ради удовольствія ее проливать; жадныхъ людей еще больше, чёмъ жестокихъ; зло дёлается чаще изъ разсчета, чъмъ изъ непависти 6)". Кто имъетъ слишкомъ большое

<sup>1)</sup> Сен., Epist., 74, 3 н 4.

<sup>2)</sup> De ira, III, 15 3.

<sup>3)</sup> De ben., II, 21. 4) De ira, III, 16, 3.

<sup>5)</sup> Epist, 14, 8. 6) Epist., 14, 15.

состояніе, тотъ долженъ умѣть во-время пожертвовать частью его, "подобно тому какъ бросаются товары въ море, чтобы облегчить корабль во время бури". Но, когда всѣ предосторожности приняты, можно ли быть увѣреннымъ въ своей безопасности? "Я этого также не могу обѣщать, говоритъ Сенека, какъ нельзя обѣщать человѣку, который бережется, что онъ будетъ всегда здоровъ 1)".

Что же дълать?-Предвидъть всъ несчастія и приготовиться къ нимъ, какъ можно скоръе оторваться душой отъ всъхъ тъхъ благъ, которыя могуть быть у насъ отняты. Каждый можеть быть изгнанъ изъ своей страны и лишенъ своего состоянія, каждому можетъ предстоять умереть съ голоду на утесъ, подобно Кассію Северу, и стинть въ темницъ, подобно Азинію Галлу. Поэтому слъдуетъ научиться презпрать изгнаніе, тюрьму и инщету. "Я об'ядивю:—таковъ жребій большинства. - Я буду изгнанъ: - не могу ли я страну своего изгнанія считать своєю родиной?--Меня закують въ кандалы;---но развѣ теперь я свободень? Не держить ли меня природа въ оковахъ моего тъла, которое давитъ меня?" Вотъ, что слъдуетъ себъ твердить, чтобы несчастья стали не такъ страшны, переставши быть непредвидънными; но недостаточно сказать себѣ это, нужно, чтобы духъ и тьло напередъ освоились съ несчастіями. Сенека все предусмотрълъ: его мудрень должень делаться бёднякомь на нёсколько дней въ году. Онъ уединится гдф инбудь въ обширномъ дворцф, въ которомъ онъ живеть; среди роскошной мебели онь будеть спать на жосткомъ одръ; онъ будеть питаться черствымъ и заплъсневълымъ хлъбомъ, въ то время какъ его столъ отягченъ изысканными кушаньями, и когда онъ побъдоносно окончить свое испытаніе, "онъ будеть спокойнье пользоваться своимъ богатствомъ, потому что будетъ знать, что можно быть обднымъ и не страдать 2)". Но это еще не все; недостаточно пріучиться къ изгнанію и къ нищетъ. Тоть, кто является виновникомъ всѣхъ страховъ, не ограничивается этими наказаніями, когда онъ разгитванъ, — онъ отнимаетъ и жизнь. Обвинение въ преступлении противъ величества, которое присоединялось всегда ко всемъ другимъ, не позволяло судьямъ быть списходительными: разъ имя Цезаря было

<sup>1)</sup> Epist., 14, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epist., 18.

замѣшано, легкихъ проступковъ болье не существовало. Сенека хорошо это знаетъ; поэтому его философія большею частью ничто иное. какъ приготовление къ смерти. Опъ не только учитъ мужественно ожидать ее, по сов'ятуетъ иногда и предупреждать ее. Самоубійство въ его глазахъ есть средство противъ всёхъ золъ имперіи, нёчто вродё противоядія тиранній. Ему кажется, что человіческое достоинство, поруганное Цезарями, не можетъ быть поднято другими средствами. кром'в добровольной смерти. Она только даетъ возможность одинокому человъку, какъ бы онъ ни быль слабъ и тщедущенъ, противостоять самому повелителю вселенной. Она даетъ ему силы въ борьбъ съ этой безграничною властью, внушая ему мысль, что онъ можетъ всегда отъ нея освободиться; онъ не считаетъ себя окончательно рабомъ нотому что у него еще остается свобода умереть. Надо видъть, съ какой эпергіей Сенека защищаеть это право, единственное, которое деспотизмъ оставилъ римлянамъ. "Есть люди, говоритъ онъ, считающіе себя мудрецами, которые говорять, будто непозволительно посягать на свою жизнь, будто преступно убивать себя, а нужно ждать часа. опредёленнаго природой. Тф, которые такъ говорятъ, не видятъ, что они закрываютъ намъ единственную возможность, которая намъ остается, чтобы быть свободными. В вчный законъ не могъ оказать человъку большаго благодъянія, какъ открывши ему одинъ путь для вступленія въ жизнь и пѣсколько путей, чтобы ее покинуть 1)". Въ другомъ мъсть онъ говорить еще съ большей силой: "Куда бы ты ни бросиль взорь, ты везд'я найдешь конецъ своихъ страданій. Видишь ли ты эту пропасть? Спустившись туда, ты найдешь свободу. Видишь ли это море, эту ръку, этотъ колодезь? Въ глубинъ ихъ водъ скрывается свобода. Видишь ли это дерево, низкое, искривленное и безплодное? На немъ виситъ свобода 2)".

Вся исторія того времени можеть служить комментаріємь этихь словь. Никогда люди не умирали сь такою легкостью и съ такимъ мужествомь. Не только такія знаменитыя личности, какъ Сепека и Тразеа, подавали великіе прим'єры посл'єдними минутами своей жизни: эти знали, что вс'є взоры были обращены на нихъ, и опи сл'єдили

<sup>1)</sup> Epist., 70, 14

<sup>2)</sup> De ira III. 15.

за собою, чтобы хорошо умереть; но сколько другихъ людей, которые были менъе извъстны, менъе на виду у всъхъ, менъе связаны своимъ прошлымъ, которыхъ не такъ поддерживала надежда на славное имя, —сколько ихъ проявило такую же твердость! Юлій Канъ пградъ въ шахматы, когда пришелъ палачъ, котораго онъ ожидалъ и который долженъ былъ покончить съ нимъ. Онъ спокойно пересчиталъ свои шашки, и сказалъ своему партнеру: "Не хвастайся по крайней мъръ послѣ моей смерти, что ты меня обыгралъ"; затѣмъ онъ обратился къ палачу: "Беру тебя въ свидътели, что у меня одной взяткой больше<sup>1</sup>)". Большинство обвиняемых в даже и не ожидало палача. При первомъ слухъ, что одинъ изъ доносчиковъ внесъ въ сенатъ обвинение на кого нибудь, или даже ранъе преслъдованія, какъ только становилось извъстнымъ, что императоръ къмъ нибудь недоволенъ, такой несчастный запирался у себя и открываль себѣ вены. Въ такой ускоренной смерти заключалось и всколько преимуществъ: обвиненные избъгали пытки судебнаго процесса, исходъ котораго стоялъ виъ сомивнія: у нихъ было болъе въроятія сохранить часть своего состоянія для своихъ дътей, такъ какъ доносчики, за меньшее количество труда были конечно слабъе и вознаграждаемы; наконецъ ихъ не бросали на мъстъ казни, какъ дълали съ осужденными, а позволяли родственникамъ хоронить ихъ. Все это были важныя причины торопиться. Вибуленъ Агриппа долгое время медлиль; наконець, видя, что его дело принимаеть плохой оборотъ, принялъ яду тутъ же въ сенатѣ; но судън нашли, что онъ сдѣлалъ это слишкомъ поздно, и поспъшили задушить его уже мертваго, чтобы имъть предлогъ ограбить все его имущество 2). Такой способъ предупреждать приговоръ не всегда нравился императору. Вначалъ Тиберій повидимому бываль признателень тімь, которые охотно покорялись своей участи и освобождали его отъ хлопотъ и непріятностей казни; но позднъе, когда его жестокость увеличивалась по мъръ того, какъ онъ давалъ ей пищу, онъ пересталъ довольствоваться этимъ. "Онъ ускользнулъ отъ меня", сказалъ онъ объ одномъ изъ намѣченныхъ имъ въ жертву, который раньше времени умеръ. Когда Л. Ветъ, узнавъ о томъ, что противъ него подиято обвинение, какъ можно ско-

<sup>2</sup>) Тац. Ann., XVI 11.

<sup>1)</sup> Сен., De tranq. animi, 14, 7.

ръе покончилъ съ собою вмъстъ со своею тещей и дочерью, то Неронъ быль этимь очень недоволень; онь вельль продолжать процессь. Когда же ихъ такимъ образомъ осудили по всей формъ, онъ великодушно позволиль имъ избрать себъ смерть, какую они найдуть для себя болье подходящей 1). Это было ивсколько дней спустя, послы ихъ похоронъ. Такое презрвніе къ жизни, такое быстрое примиреніе со своею участью и рѣшимость предупредить ее очень правились Сепекѣ; онъ гордился своимъ въкомъ. "Посмотри на нашъ въкъ, говоритъ онъ, который мы обвиняемъ въ изнѣженности и трусости: во всѣхъ сословіяхъ, во всёхъ состояніяхъ, во всёхъ возрастахъ можно найти людей, которые безъ колебаній избавились отъ своихъ несчастій посредствомъ смерти <sup>2</sup>)". Тацитъ менъе доволенъ своимъ временемъ. Его сердце сжимается "при видъ рабскаго подчиненія и такого количества крови, пролитой въ мирное время; " онъ объявляетъ, что не одобряеть самоубійствъ, которыя являются результатомъ "трусливаго примиренія со своєю участью 3)". Онъ осуждаеть ихъ такъ сурово несомнънно по той же причинъ, по которой пъкоторые порицаютъ малодушное подчинение жертвъ террора во время великой революціи. Не подлежить спору, что осужденный, принимающій такъ безпрекословно свой приговоръ, какъ будто признаетъ его справедливость; онъ поощряетъ своего убійцу къ новымъ убійствамъ падеждою на безнаказанность и не даетъ зародиться въ обществъ жалости. Большее сопротивленіе, быть можеть, им'вло бы тогда двойной результать: власть была бы сдержаниве и въ томъ обнаружилось бы болве симпатін къ жертвамъ.

Втеченіе настоящаго изслѣдованія намъ случалось уже неоднократно всноминать по поводу римской имперіи о французской революцій. Эти двѣ эпохи аналогичны во многихъ отношеніяхъ, и ихъ часто и сравнивали между собою. У Камилла Демулена есть прекрасная страница въ его Vieux Cordelier, гдѣ онъ пользуется Тацитомъ, какъ комментаріемъ къ закону о подозрѣваемыхъ лицахъ. Дѣйствительно, были подозрѣваемые и во времена имперіи; и тамъ проскрип-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тац., Ann., VI, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epist., 24, 11.

<sup>3)</sup> Тац. Ann., XVI, 16.

цін прикрывались именемъ общественнаго блага; ибкоторыя краткія постановленія сената, въ которыхъ подъ видомъ уваженія къ закопнымъ формамъ скрывалось самое безстыдное насиліе надъ всеми правами защиты, заставляють вспоминать о судилищь 1790-хъ годовъ. Два деспотическихъ режима, основанные на такихъ противоположныхъ принципахъ, часто приводили къ однимъ и темъ же результатамъ. Имъ не въ чемъ укорять другъ друга. Оба они начали съ подавленія свободы; оба вызвали въ людяхъ одинаковое презрѣніе къ жизни и развили въ своихъ представителяхъ опьянение кровью и манію убійства; оба привели къ террору. Нікоторые разсказы Тацита или Светонія оставляють въ душт впечатльніе, весьма близкое впечатлѣнію отъ самыхъ мрачныхъ сценъ революцін. Развѣ, напр., царствованіе Тиберія не имѣло своихъ сентябрскихъ дней, когда послѣ смерти Сеяна ему надобло видъть переполнение всъхъ тюремъ, и онъ опорожниль ихъ сразу, приказавъ убить всёхъ, которые были въ нихъ заперты? "Земля была покрыта трупами; тила людей всёхъ половъ, всьхъ возрастовъ, и знатныхъ, и неизвъстныхъ валялись по одиночкъ и кучами. Родственники, друзья не могли приблизиться къ нимъ, и оросить ихъ слезами, ни даже смотръть на нихъ слишкомъ долго. Поставленные вокругъ солдаты, подстерегая ихъ печаль, сопровождали уже разложившеся трупы, когда ихъ тащили въ Тибръ. Здъсь они плавали по водъ или приставали къ берегу, всъми покинутые, и инкто не смѣлъ не только сжигать ихъ, но даже прикасаться къ нимъ. Страхъ разрушалъ всякую связь между людьми, и, чёмъ ужаснёе становилась тиранія, тімь болье подавлялось состраданіе 1) ". Сходство двухъ названныхъ эпохъ довершается тъмъ, что всъ эти избіенія производились среди высокой цивилизаціи, когда правы повидимому были възвысшей степени мягкіе, когда разумъ гордился своимъ просвъщениемъ. Входя въ разрушенные дома Помпен, видя тамъ остатки богатой меблировки, мраморъ, броизу, живопись, мозанку, всю ту изысканную роскошь, которая свидътельствуеть объ изиъженномъ и унтонченномъ вкусъ, нельзя не вспомнить и восемнадцатаго въка во Францін, когда умъ достигъ такого развитія, когда привычки были

<sup>1)</sup> Тац., Ann., VI. 19.

такъ изящны, а жизнь такъ нарядна. И въ ту, и въ другую эпоху общество гордилось собою; оно тщеславилось своимъ просвъщениемъ; пренебрегало прошедшимъ и высокомбрио наслаждалось настоящимъ; мудрецы возвъщали, что варварство древнихъ въковъ побъждено окончательно, что можно безгранично довфрить добрымъ инстинктамъ человъка, потому что природа сама собою влечеть его къ добру. Съ поразительнымъ блескомъ и съ всемірнымъ успѣхомъ они провозглашали принципъ братства людей, изъ котораго долженъ вытекать долгъ для человька уважать человька: homo res sacra homini 1). Какъ быстро эти благородныя мысли были забыты! Какія жестокія разочарованія смѣнили гордость настоящимъ и надежду на будущее. Какія ужасныя и непредвидённыя событія въ ту и въ другую эпоху доказали, что не следуетъ слишкомъ наденться на человека, что часто подъ нарядною вибшностью дремлеть варварство, и что достаточно весьма немногаго, чтобы вызвать на поверхность грязныя и кровавыя подонки, которыя только прикрываются, но не уничтожаются цивилизапіей.

## глава у.

# Бытовой романъ при Неронъ.

Чтобы понять оппозицію римскаго большого свѣта противъ Нерона, намъ было бы весьма полезно имѣть какое нибудь изъ тѣхъ произведеній, въ которыхъ недовольные открыто или замаскированнымъ образомъ выражали свое дурное настроеніе. Къ несчастью, намфлеты, какъ произведенія даннаго момента, интересуютъ только современниковъ и часто ихъ не переживаютъ. Нѣкоторые думаютъ однако, что до насъ дошелъ одинъ изъ памфлетовъ той энохи. Satiricon Петронія, по мнѣнію многихъ критиковъ, содержитъ горькія насмѣшки надъ дворомъ Нерона, въ немъ находятъ всевозможные хитрые намеки на императора и на его любимцевъ. Постараемся опредѣлить,

¹) Сен., Epist., 95, 33.

насколько справедливо это мивиіе; взглянемъ попристальные на это любопытное произведеніе, которое бросаетъ столько свыта на общество временъ имперіи; поставимъ себы вопросъ, съ какимъ намыреніемъ оно было написано, и дыйствительно ли оно имыло то политическое значеніе, которое ему пыкоторые приписываютъ.

#### Ī.

:Кизнь и смерть Т. Петропія.—Пмъ ли написанъ Satiricon.—Романъ въ древпости.— Разборъ романа Петропія.

Въ настоящее время говорить про Петронія неудобно; нельзя заниматься имъ и его кингой, сначала не извинившись передъ читателемъ. Въ семнадцатомъ въкъ такая застънчивость была неизвъстиа: его тогда безъ стъсненія читали, о немъ говорили въ лучшемъ обществъ. Его книга была обычнымъ предметомъ изученія великаго Конде: С.-Эвремонъ ставилъ его выше всъхъ латинскихъ писателей, а Расинъ чуть не на порогѣ Port-Royal, за частую цитируетъ его въ своихъ письмахъ. "Теперь въ модъ, говорить одинъ изъ переводчиковъ Satiricon'a, и особенно между образованными людьми увлекаться Петроніемъ и знать лучшія мѣста изъ него". Онъ утверждаеть даже. что перевель его, только уступая просьбамь дамь, желавшихъ понимать автора, котораго имъ такъ расхваливали. Предлагать дамамъ восхищаться Петроніемъ безъ сомивнія очень рисковано, но не слвдуетъ также слишкомъ поддаваться отвращенію, которое онъ внушаетъ. Если его ни въ какомъ случат пельзя назвать моральнымъ писателемъ, тъмъ не менфе опъ весьма поучителенъ; болфе любопытной кинги намъ не оставила древность. Отказываясь ее читать, мы лишились бы богатаго источника свъдъній и справокъ.

Къ несчастью, произведеніе Петронія дошло до насъ въ очень жалкомъ видѣ. Болѣе трехъ четвертей его для насъ потеряно ¹), а то,

<sup>1)</sup> Рукописи сообщають намъ, что сохранившіеся отрывки принадлежали четырнадцатой и пятнадцатой книгъ. Такимъ образомъ потеряно тринадцать книгъ, не считая тѣхъ, которыя слѣдовали за пятнадцатой и число которыхъ намъ совершенио неизвѣстно (см. Bücheler,  $Hpeduc.\iota$ , VI.)

что осталось, даетъ поводъ ко всевозможнымъ спорамъ. Мы не знаемъ въ точности его заглавія: названіе Satiricon, подъ которымъ оно извъстно, повидимому неподлинно, и довольно въроятно, что древніе называли его болье простымъ и общимъ именемъ Сатицры 1). Много спорили также о времени его возникновенія. Нибуръ относиль его къ эпохѣ Александра Севера; нѣкоторые критики отодвигаютъ его ко временамъ Константина, тогда какъ другіе ставятъ его въ царствованіе Августа: такимъ образомъ получаются колебанія въ три стольтія. Въ настоящее время всѣ согласиы, что оно написано при Неропѣ. На эту эпоху указываетъ манера, которою оно написано и заключающіеся въ немъ историческіе намеки. На основаніи того, какъ авторъ полемизируеть съ Луканомъ и подражаетъ Сенекѣ, нельзя сомиваться, что онъ быль ихъ современникомъ. Что же касается имени автора, то здѣсь невозможно никакого сомиѣнія: рукописи и римскіе грамматики—всѣ называютъ его Petronius Arbiter.

При этомъ имени мы сейчасъ же всиоминаемъ лицо, игравшее извъстную роль при Нероиъ. Тацитъ разсказываетъ о его смерти. Т. Петроній принадлежаль къ числу тъхъ распутныхъ людей, которыхъ въ Римъ, было тогда такъ много, которые день посвящали сну, а ночь обязанностямъ и удовольствіямъ жизни 2). "Другіе добиваются репутаціи трудомъ, а этотъ достигъ ея изнѣженностью. Онъ выдѣлялся въ толиъ обыкновешныхъ расточителей, которые умѣютъ только прожигать свое состояніе: его считали чувственнымъ знатокомъ удовольствій. Самая беззаботность и непринужденность его ноступковъ и словъ придавали имъ характеръ простоты и сообщали имъ новую прелесть 3). "Этотъ изпѣженный человъкъ умѣль однако въ случаъ надобности проявлять дъятельность и трудолюбіе. "Будучи

3) Tan., Ann., XVI, 18.

<sup>1)</sup> Подъ этимъ заглавіемъ Satira Bücheler опубликоваль отрывки изъ Петропія. Его изданіе (Berlin 1862) безусловно дучшее. Мы имъ и пользовались здёсь. Кромѣ того мы воспользовались прекрасной работой Штудера Rheinisches Museum, т. П., стр. 72, который возобновиль изученіе Петронія.

<sup>2)</sup> Между модинии развратниками было въ обычав превращать день въ ночь. Сенека остроумно насмвхается надъ подобными людьми, которые, «не покидая своей страны, находять возможность сдвлаться антиподами своихъ согражданъ, и открывають свои глаза, отягченные излишествами предшествующаго дня, только тогда, когда всв другіе идутъ спать» (Epist., 122).

проконсуломъ, а вноследствін консуломъ въ Вноннін, онъ обнаружилъ стойкость и стояль на высотъ своихъ обязанностей". Послъ такого напряженія онъ добровольно вернулся къ праздному и чувственному существованію. Неронъ чувствоваль влеченіе къ этому изобрѣтательному уму, который изъ удовольствія создаль искусство. Петроній пріобрѣлъ такое вліяніе при легкомысленномъ дворѣ императора, что получиль репутацію властелина хорошаго вкуса (arhiter elegantiae); отсюда, быть можеть, и происходить его прозвище. Неропъ сталъ совътоваться съ нимъ насчеть своихъ празднествъ, ему казались пріятными только тъ развлеченія, которыя одобриль Петроній. Такая милость начала затмевать Тигелина. Этотъ фаворитъ добился расположенія императора, только льстя его страстямъ, и держался только своею податливостью; поэтому онъ испугался соперника и рѣшилъ его погубить, что было весьма нетрудно при такомъ боязливомъ и жестокомъ государъ, особенио вскоръ послъ большого заговора, который чуть было не удался. Петроній конечно не быль заговорщикомь; но у такого общительнаго человъка съ такимъ общирнымъ знакомствомъ необходимо должны были найтись какія пибудь компрометтирующія знакомства. Одно изъ такихъ знакомствъ и было ему вмѣнено въ преступленіе. На него было указано, какъ на друга одного изъ заговорщиковъ, котораго только что казиили. Одинъ изъ его подкупленныхъ рабовъ сыгралъ роль доносчика; остальные слуги его были брошены въ тюрьму; согласно обычаю, судьи сочли своею обязанностью осудить Петронія, не выслушавъ его.

Неронъ въ это время находился въ Кампаніи. Петроній отправился было въ дорогу, чтобы слёдовать за дворомъ, по долженъ быль остановиться въ Кумахъ, получивъ приказаніе ожидать здѣсь рѣшенія своей участи; но этого то ему менѣе всего и хотѣлось: колебанія между надеждой и страхомъ, которыя могли тянуться неопредѣленное время, были не въ его вкусѣ. Онъ рѣшилъ положить имъ конецъ п—умереть. Онъ быстро сдѣлалъ послѣднія распоряженія и, песмотря на свою изнѣженность, оказался въ эту послѣднюю минуту болѣе энергичнымъ, чѣмъ многіе изъ тѣхъ, которые строгою жизнью пріобрѣли себѣ репутацію людей твердыхъ. Большинство осужденныхъ считали своимъ долгомъ наполнять свои завѣщанія лестью, а, чтобы

обезпечить своимъ семьямъ часть своего состоянія, они завѣщали остальное императору или его друзьямъ. Петроній, напротивъ, всѣми сплами старался сдѣлать непріятность Нерону: онъ велѣлъ разбить драгоцѣнную вазу, стоившую ему 300.000 сестерцій, чтобы она не досталась въ руки императору, привычки котораго были ему извѣстны. Кромѣ того онъ нашелъ въ себѣ достаточно свободомыслія, чтобы сочинить посланіе, которое должно было за его печатью быть передано государю, подъ именами растлѣнныхъ юношей и распутныхъ женщинъ 1) онъ онисывалъ здѣсь тайныя похожденія Нерона, чудовищныя измышленія, посредствомъ которыхъ этотъ тридцатилѣтній старикъ пытался оживить свою усталую чувствительность. Удовлетворивши своему желанію мести, Петроній предусмотрительно сломалъ свой перстень, чтобы онъ не нослужилъ впослѣдствіи средствомъ погубить новыя жертвы 2) затѣмъ онъ приготовился умереть.

Смерть Петронія безспорно является одной изъ самыхъ любопытныхъ между тѣми, про которыя намъ разсказываетъ Тацитъ: она совершенно непохожа на всѣ другія. Во времена Нерона было много эпикурейцевъ по поведенію, но не по принципу; особенно, когда приближалась послѣдняя минута, эпикурейская философія совершенно забывалась. Въ тяжелой бѣдѣ люди чувствовали потребность пристать къ
болѣе устойчивой доктринѣ, чтобы придать себѣ мужества. Эпикуренямъ
можетъ номочь жить; но оныть показалъ, что его недостаточно, когда
нужно умирать. Скрибоній Либонъ, одинъ изъ первыхъ павшій жертвой Тиберія, желая умереть такъ, какъ онъ жилъ, намѣревался насладиться въ послѣдній день, отдавшись удовольствію ѣды; но Тацитъ
говоритъ, что «онъ нашелъ только послѣднюю пытку въ томъ, что

<sup>1)</sup> Sub nominibus exoletorum feminarumque. Многіе придають здѣсь предлогу sub значеніе cum, которое оно дѣйствительно иногда имѣеть, и понимають эти слова такимъ образомъ, будто Петроній разсказываетъ Нерону свои похожденія съ именами мужчинъ и женщинъ, принимавшихъ въ нихъ участіє. Это объяснило бы, ночему онъ запечаталъ свое посланіе, прежде чѣмъ отправить его императору.

<sup>2)</sup> Какъ разъ незадолго передъ тѣмъ это средство было употреблено для того, чтобы смерть одного невиннаго повлекла за собою гибель другихъ; въ завѣщаніп отца Лукана, Аннея Мелы, осужденнаго на смерть, была прибавлена обвинительная фраза; затѣмъ завѣщаніе было вновь запечатано, чтобы придать обвиненію хоть тѣнь вѣроятія. Этого то и хотѣлъ избѣжать Петроній, сломивши свой перстень (Тац., Апп., XVI, 17).

должно было служить ему послёднею радостью» 1). Когда подобный способъ разставанья съ жизнью оказался неудаченъ, то начали прибъгать къ другому. Стали обращаться къ помощи какого-нибудь мудреца, стали заниматься надождами на будущую жизнь. Юлій Канъ шель на казнь въ сопровождени своего философа (prosequebatur cum philosobbus suus 2); Сенека диктовалъ секретарю свои послъднія правила добродътели, въ то время какъ его кровь вмъстъ съ жизнью истекала изъ венъ; Тразеа слушалъ циника Деметрія, который бесъдовалъ съ нимъ о безсмертін, и, чувствуя приближеніе смерти, полный этихъ благородныхъ наставленій, онъ призываль Юпитера освободителя. Одинъ только Петроній умеръ совершеннымъ эпикурейцемъ. «Онъ не хотълъ ръзко оборвать жизнь. Онъ открылъ себъ вены, снова ихъ закрылъ, затъмъ опять открылъ, разговаривая со своими друзьями; но въ его словахъ не было ничего серьезнаго, никакого показного мужества, а со стороны друзей тоже никакихъ размышленій о беземертіп души, никакихъ философскихъ изреченій. Онъ хотълъ слышать лишь шутливые, легкіе стихи. Онъ наградиль ніскольких рабовь, другихь велівль наказать. Онъ съль за столь, легь спать, чтобы его вынужденная смерть казалась естественною 3). Такой способъ покончить съ жизнью вызывалъ живъйшее удивление у всъхъ эпикурейцевъ семнадцатаго въка. «Или я ошибаюсь, говоритъ С.-Эвремонъ, или это самая прекрасная смерть во всей древности. Въ смерти Катона я нахожу огорчение и даже гивьъ. Отчание въ дълахъ республики, потеря свободы, ненависть къ Цезарю много способствовали его решимости, и я не знаю, не дошлали его дикая натура до свиръпости, когда онъ распоролъ свои внутренности. Сократъ дъйствительно умеръ, какъ мудрецъ и довольно равнодушно; однако и онъ старался убъдиться въ своемъ положении въ будущей жизни и не убъждался; онъ безирестанно разсуждаль объ этомъ въ тюрьмъ со своими друзьями, и довольно слабо; въ концъ концовъ нужно признаться, что смерть была для него фактомъ значительнымъ. Одинъ Петроній ввель въ свою смерть изніженность и безпечность. Ни одинъ поступокъ, ни одно слово, ни одна подробность не обнару-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann. II, 31. <sup>2</sup>) Сен., De tranq. animi, 14, 9. <sup>3</sup>) Тац. Ann., XVI, 19.

живаетъ смятенія умирающаго; для него умереть значило только перестать жить 1).»

Принадлежитъ-ли Satiricon перу этого остроумнаго вельможи, этого эппкурейца, бывшаго консуломъ, который послё разеёянной жизни съумъль умереть такъ спокойно и даже равнодушно? Ничто не вынуждаеть этого заключенія, но все говорить въ пользу такого предположенія. Посланіе, которое онъ, по словамъ Тацита, отправилъ Нерону, чтобы показать ему, что онъ знаетъ тайну его распутства, доказываетъ новидимому, что Петроній обладаль нікоторымь навыкомь къ подобнымъ сочиненіямъ. Качества, которыя историкъ принисываетъ ему, особенно «непринужденность, развязность, полная простота, которыя придавали новую прелесть его словамъ», замівчаются боліве всего и въ Satiricon. Такимъ образомъ можно сказать, что книга соотвътствуетъ человъку, и весьма естественно допустить, вмъстъ съ большинствомъ

критиковъ, что авторъ ся и есть именно фаворитъ Нерона.

Оть автора перейдемъ къпроизведению. Чтобы справедливо судить о немъ, надо отръшиться отъ современныхъ мижній и припомнить, что Римляне не спрашивали у своихъ романистовъ того, что мы требуемъ отъ нашихъ. Прежде всего они были гораздо менње строги по отношенію къ правственности и приличію. Въ наше время всё болёе или мене читають романы, ихъ можно найти въ рукахъ самыхъ серьезныхъ людей: La Princesse de Clèves задумана въ обществъ серьезнаго Ларошфуко. Понятно, что романъ старается быть достойнымъ такого пріема и становится приличнымъ и нравственнымъ. Въ Римъ особенно въ раннее время къ роману относились не такъ хорошо, и, такъ какъ ему оказывали мало уваженія, то и онъ теряль къ себ'в уваженіе. Повидимому романъ не считался годнымъ ни на что больше, какъ на минутное развлечение для праздныхъ людей; а пока продолжались древнія традиціи, праздные бездільники считались плохими гражданами, которые освобождали себя отъ первой изъ обязанностей, -- отъ службы странъ. Жизнь настоящаго Римлянина была такъ наполнена правильными и мелочными занятіями, что онъ не могъ терять времени. Тъ, у которыхъ оставался досугъ, чтобы читать романы, которые такимъ обра-

<sup>1)</sup> Saint-Evrémond, Jugement sur Sénéque, Plutarque et Pétrone.

зомъ осмѣливались стать выше законовъ и традицій, были обыкновенно люди недостойные особеннаго уваженія: поэтому и романы, которые правились подобнымъ людямъ, были не изълучинхъ. У Грековъ существовали всевозможные романы; даже философія и исторія измышляда ихъ въ большомъ количествъ ради примъра и поученія 1). Но эти кажется, не имъли особеннаго успъха въ Римъ; здъсь больше любили разсказы о любовныхъ приключеніяхъ. Въ Греціи существовали очень знаменитыя произведенія этого сорта, которыя назывались «милетскими сказками», но имени ихъ родини; это были короткія и живыя повъсти, остроумныя въ подробностяхъ, полныя соблазнительныхъ картинъ, прикрытыхъ отчасти словами. Сказки Лафонтена могуть намъ дать о нихъ нъкоторое понятіе 2). Серьезные римляне отзывались очень дурно, о произведеніяхъ этого рода; остальные очень любили ихъ читать, а со временемъ количество ихъ читателей возросло весьма значительно. Намъ передаютъ, что одинъ изъ офицеровъ, отправившихся съ Крассомъ сражаться противъ Пароянъ, наполнилъ ими свой сундукъ 3). Изъ Овидія мы знасмъ что они имълись въримскихъ публичныхъ библіотекахъ, и несомнічно на такія книги существовалъ наибольшій спросъ 4). Усердные читатели ихъ не им'вли намъренія поучаться, они хотъли лишь развлекаться, и, чтобы ихъ удовлетворить, надо было не останавливаться ни передъ чёмъ. Такимъ образомъ неприличие и безиравственность стали, такъ сказать, закономъ въ этой отрасли литературы. Ни одинъ романистъ не могъ освободиться отъ этого, и даже Анулей, который имълъ намърение написать благочестивый и теологическій романь, должень быль ввести въ него приключенія весьма легкаго свойства, чтобы удовлетворить своихъ читателей. Кто открываль одну изъ этихъкингъ, тотъ долженъ быль знать, чего онъ можетъ ожидать, такъ что ихъ непристойчивость казалась по крайней мфрв постольку уменьшенной, поскольку она не была неожиданностью. Кромътого, не надозабывать, что, какъбы далеко ни заходилъ

<sup>1)</sup> Эти романы перечислены и разобраны у Chassang, Histoire du roman dans l'antiquité.

<sup>2)</sup> Сказка о *Лохани*, въ которой Лафонтенъ подражаетъ Апулею, считается заимствованною послёднимъ изъ милетскихъ сказокъ.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Плут., Crassus, 32.
 <sup>4</sup>) Овидій, Trist., II, 420.

латинскій авторъ, онъ имѣлъ свое оправданіе въ примѣрѣ греческаго автора, которому онъ подражалъ и который шелъ еще дальше. Теперь мы говоримъ, что римляне оскорбляютъ приличіе; римляне же говорили тоже самое о Грекахъ и были совершенно правы 1).

У насъ романъ, вошедши въ область серьезной литературы, долженъ былъ подчиниться всёмъ правиламъ, которымъ подчинены остальные литературные жанры. Отъ него требуютъ правильности, послёдовательности, иланомърности. Въ древности ему придавали меньшее значеніе и оставляли больше свободы. Отъ него не требовалось также върнаго изученія характеровъ и страстей, котораго въ немъ ищутъ теперь. Вообще тогда не такъ, какъ теперь, нравилось мелочное изображеніе мъщанской жизни. Греческая комедія стала вводить ее тогда, когда она была изгнана изъ области политики, и вслёдств іе этого она по общему мнѣнію сильно понизилась.

Такое настроеніе публики и критики позволяло авторамъ не стѣсняться въ изображеніи общества и жизни. Особенно романъ былъ весь созданъ для фантазіи, поэтому казалось естественнымъ предоставить въ немъ господство воображенію. Фонъ, конечно, брался изъ дѣйствительной жизни, но на этомъ фонѣ, романистъ могъ свободно фантазировать. Характеры доводились до шаржа, когда подобныя преувеличенія должны были забавлять публику; самыя необычайныя происшествія перемѣшивались съ вѣрными картинами жизни, и никто не шокпровался, когда теченіе разсказа прерывалось весьма важными эскападами, которыми такъ восхищались у Аристофана.

Вотъ что обыкновенно разрѣшалось романистамъ и чего слѣдуетъ ожидать и отъ Петронія: онъ, если возможно, еще менѣе мораленъ, чѣмъ другіе, и не стремится къ особенной планомѣрности. Читатель, привыкшій къ современнымъ романамъ, найдетъ безъ сомнѣнія, что событія, составляющія романъ Петронія, не связаны между собою достаточно сомкнутой фабулой, и что онъ не потрудился создать нѣчто цѣлос, имѣющее правильныя пропорціи. Повѣствованіе то становится торопливо, то совсѣмъ останавливается. Въ одномъ мѣстѣ авторъ едва намѣчаетъ послѣдовательность событій, въ другомъ онъ безъ конца

<sup>1)</sup> Квинт., VIII, 3, 39

развиваетъ картину, которая должна понравиться читателямъ: такимъ образомъ пиръ Трималхіона, который въ сущности составляетъ лишь эпизодъ, принялъ невозможные размѣры. Въ противность правиламъ искусства, къ концу разсказа вводятся новыя дѣйствующія лица, которыя тотчасъ же захватываютъ первыя роли 1). Особенно поражаетъ то, что все произведеніе состоитъ изъ разнородныхъ элементовъ, и никто повидимому не заботится объ ихъ сліяніи. Здѣсь попадаются маленькія сказочки, заимствованныя съ греческаго, и связанныя съ остальнымъ весьма слабо, стихотворенія, изъ которыхъ нѣкоторыя были сочинены для другихъ обстоятельствъ, нравственныя сентенціи въ устахъ развратниковъ и очень серьезныя тпрады среди самыхъ шутовскихъ происшествій. Здѣсь смѣшаны всѣ тоны и всѣ стили, что и обясняетъ и оправдываетъ имя, данное авторомъ своему произведенію: слово самифа у Римлянъ первоначально обозначало лишь смѣсь.

Легко понять, какъ трудно дать разборъ подобной книги, особенно когда отъ нея осталась лишь часть, и даже то, что осталось, безпрестанно прерывается пробълами. Чтобы дать о ней общую идею, скажемъ только, что она заключаетъ въ себъ повъствование о бродяжнической жизни и вскольких в искателей приключеній. Изъ романовъ новаго времени напобожье близко къ этому произведенію стоить Жиль-Блазъ; но герой Лесажа, какъ бы онъ ни былъ беззастънчивъ, является образцомъ добродетели въ сравненіи съ героями Петронія. Это въ большинствъ случаевъ вольноотпущенники, т. с. то, что было худшаго въ римскомъ обществъ. Эти люди во время своего рабства, привыкли ко всевозможнымъ хитростямъ и низкимъ услугамъ, чтобы заслужить милость своихъ господъ. Свобода не измѣняла ихъ: будучи дъятельными, ловкими, способными (глупые обыкновенно оставались рабами), достойные занять первенствующее місто по своему развитію, они часто оттъснялись на послъднее, благодаря предразсудкамъ и нищетъ. Имъ давали образование безъ нравственности; они были бъдны, имън вет пороки богатыхъ. Они не имъли другихъ средствъ къ жизни, кром'в своей изворотливости, не уважали законовъ, которымъ они

<sup>1)</sup> Эвмолиъ, появляющійся лишь около четырнадцатой книги, становится сейчась же однимь изь главныхь дёйствующихь лиць.

обязаны были своимъ прежнимъ тяжелымъ существованіемъ; принужденные жить на счетъ другихъ, безъ труда мирясь съ этимъ, они въ силу своего положенія были удивительно приспособлены къ роли искателей приключеній. Къ такому классу людей принадлежать героп Петронія. Главный изъ нихъ, Энколиъ, разсказываетъ свою исторію; этотъ несчастный убилъ, обокралъ, обезчестилъ жену своего друга и новидимому не особенно терзается угрызеніями. Въ тотъ моментъ, гдъ начинаются сохранившіеся отрывки, онъ блуждаеть по св'яту со своимъ миньономъ, въ сопровождении товарища, который не лучше его, а вскорф къ ихъ компаніи присоединяется голодный поэть; они разъфзжають вмёстё по чудной Кампаніи, населенной изнёженными Греками; здёсь жизнь для нихъ течетъ легко, они ни о чемъ, кром'в удовольствія, не заботятся, и событія чередуются быстро для веселой компанін. То они обворовывають кого нибудь, то кто нибудь ихъ обворовываеть, но они надувають другихъ, чаще чёмъ другіе ихъ; они ходять по подозрительными м'встами, посвіщають музец, бунтують школьниковъ въ портикахъ или прячутся въ какомъ нибудь темномъ притонъ. Когда у нихъ остается «одна монета въ два асса, чтобы купить немного (куднаго гороха 1)», они навизываются на объдъ къ какому нибудь расточительному parvenu, который соединяеть за своимъ столомъ людей, которыхъ онъ не знаетъ. Послъ такого роскошнаго нира они бродять ночью по темнымъ улицамъ, спотыкаясь о каждый камень, и возвращаются въ свою лачугу, мебель которой состоитъ изъ одного ложа. У нихъ происходятъ стычки съ полиціей, они ссорятся съ хозянномъ, который боится, чтобъ они не выбрались, не заплативши денегъ, и кидаютъ ему подсвъчники въ голову. Изображается, какъ они падають подъ столь послё обёда, какъ за ними гоняются устаръвшія красавицы, близъ которыхъ они становятся холодите, чъмъ зима въ Галлін 2) какъ они въ свою очередь бъгаютъ за молодыми женщинами, какъ они оспаривають другь у друга или дёлять благорасположение миньона, который ихъ сопровождаетъ. Судьба не всегда имъ благопріятствуеть: одинъ изъ нихъ пробуеть повъситься

Sat., 14.
 Sat., 19, frigidier hieme gallica factus.

послѣ неудачной любовной попытки; другой въ припадъѣ сильнѣйшаго отчаянія, хочетъ зарѣзаться бритвой, но это оказывается одна нзъ тѣхъ деревянныхъ бритвъ, которыя употребляются для обученія дебютирующихъ цирульниковъ. Но въ общемъ опи философски переносятъ свои неудачи; они рѣдко теряютъ мужество и искусно умѣютъ

выпутаться изъ всевозможныхъ илохихъ обстоятельствъ.

Послѣ кораблекрушенія, гдѣ они чуть не погибають, ихъ почти голыхъ выбрасываетъ на берегъ, и тутъ то они пускаются въ самыя см'ялыя предпріятія. Они встр'ячають крестьянина, который объясияеть имъ, что они находятся вблизи Кротоны, одного изъ древнъйшихъ городовъ Италін; на вопросъ, каковы обычан м'встныхъ жителей, крестьянинъ отвъчаетъ: «Мон друзья, если вы честные купцы, то бъгите отсюда или ищите другихъ средствъ къ жизни, кром'в торговли; но если вы принадлежите къ болъе образованиому свъту, гдъ умъють лгать и обманывать, то вы можете идти, ваше удача обезпечена. Подумайте только, что въ этомъ городъ о литературъ совсъмъ не заботятся, сміжнотся надъ краснорівчіємь, а честь и добросовівстность не пользуются здёсь на наградой, на уваженіемъ. Все населеніе раздёлено на два класса: надуваемыхъ и надувателей. Здёсь никто не устранваеть себъ семьи и не воспитываеть дътей, потому что тоть, кто имъетъ несчастіе имъть законныхъ наслъдниковъ, можетъ быть увъренъ, что его никогда не пригласятъ на пиршество или на праздникъ; онъ не пользуется никакими радостями жизни и обреченъ на постыдную неизвъстность; наобороть, люди не женатые и не имъющіе близкихъ родетвенниковъ, осыпаны почестями; они считаются безспорно лучиними офицерами, самыми храбрыми и добродетельными людьми. Городъ, въ который вамъ предстоптъ войти, совершенно похожъ на страну, опустошенную чумой, гдв видны лишь трупы, которыхъ пожирають, и вороны, которые ихъ пожирають 1).» Воть живое изображеніе той охоты за завъщаніями, которая во времена имперіи для многихъ ловкихъ людей представляла единственное ремесло и приносила имъ такую богатую прибыль. Это ремесло здёсь изображено

<sup>1)</sup> Sat., 116.

также, какъ у всѣхъ сатириковъ того времени. Ясно, что при этомъ описаніи, Петроній думаль болѣе о Римѣ, нежели о Кротонѣ.

Для Энколпа и его друзей случай весьма подходящій и они не преминуть имъ воснользоваться. Они попробують надуть надувателей; они будуть жить на счеть техъ жадныхъ людей, которые только и думають, какъ бы обогатиться на счеть другихъ. Они быстро составляють свой илань: старый поэть Эвмолиь, африканскій Крезь, обладаеть непечислимыми полями въ Нумидін 1); онъ только что им'влъ несчастие потерять своего последняго сына, ребенка, подававшаго большія надежды, и рішился покинуть страну, которая напоминала ему его печальную участь; буря разбила его карабль и выбросила его на берегъ Италін. Въ крушенін онъ потеряль 20 милліоновъ сестерцій, но у него осталось еще 300 милліоновъ въ долгахъ и въ помѣстіяхъ «и количество рабовъ, достаточное, чтобы осадить и взять Кареагенъ, если бы онъ этого пожелалъ.» Между твиъ онъ кашляетъ, стонеть, повидимому не прикасается ни къ одному изъпредлагаемыхъ ему кушаній; онъ говорить о близкой смерти, каждый місяць измівняетъ свое завъщание. Хитрость имъстъ полный усивхъ. Искатели наслъдствъ, чуя богатую добычу, увиваются вокругъ старца и предоставляють свой кошелекь въ его распоряжение. Можно себф представить, что наши пріятели не конфузятся оттуда черпать. Они себъ устранвають ежедневно новое удовольствіе, счастье не перестаеть имъ улыбаться. Важныя дамы и мпловидныя субретки оказывають имъ предупредительность, матери оспаривають другь у друга честь предоставить имъ своихъ дётей: однимъ словомъ всё наперерывъ стараются заслужить ихъ расположение. Эвмолиъ, забавляющийся этой игрой, выдумываеть самые странныя завъщанія; онъ ради потёхи всячески испытываетъ жадность своихъ наслёдниковъ, но ихъ ничёмъ не отобьешь. «Я хочу, говорить онъ, чтобы мои наслёдники, прежде чёмъ нолучать то, что имъ причитается послѣ моей смерти, разръзавши мое тѣло на куски, съѣли его передъ всѣмъ народомъ 2).» Это тяжелое условіе, но Эвмолиъ приводить много в'яскихъ резоновъ въ обос-

2) Sat., 141.

<sup>1)</sup> Плиній сообщаеть намъ, что во времена Нерона шесть собственникосъ обладали половиной Нумидін (*Hist. nat.*, XVIII, 6).

нование его: онъ обращается къ истории, кстати приноминаетъ Сагунтъ и Нуманцію. «Мы знаемъ, прибавляеть онъ, что у нікоторыхъ народовъ есть законъ, чтобы покойники были събдаемы родственниками, и это часто даетъ поводъ близкимъ упрекать больныхъ, когда они слишкомъ медлятъ умирать, въ томъ, что ихъ мясо дёлается черезчуръ плохо.... Не бойтесь нисколько за свои желудки: онъ подчинится вашимъ желаніямъ, когда вы покажете ему, какія громадныя богатства вознаградять его за часъ непріятности. Закройте только глаза и предположите, что вы вдите не человвческое мясо, а милліонъ сестерцій. Кром'в того, вамъ не будетъ запрещено приготовить меня подъ какимъ угодно соусомъ. Никакая говядина не нравится сама по себф. Искусство повара состоить въ томъ, чтобы ее замаскировать; только измъняя ея природу, можно сделать ее пріятной для желудка, который иначе не могъ бы ее вынести». Дошедшія до насъ отрывки кончаются этими пожалуй слишкомъ сильными шутками въ духф Аристофана и Раблэ. Для насъ потеряно продолжение, и мы не знаемъ, какъ оканчивалось это приключение; можно только подозрѣвать, что оно кончалось весело, и что наши ловкіе пріятели вывернулись безъ вреда для себя.

### TT.

Литературныя сужденія Петронія.—Его ненависть къ декламаторамь.—Его нападки на Лукана.—Намфренія Лукана при сочиненіи Фарсаліи.—Его отвращеніе къ чудесному и минологическому.—Поэма Петронія о гражданской войны.

Интересъ романа Петронія заключается не столько въ пикантности интриги и въ прелести стиля, сколько въ отголоскахъ эпохи, въ которую онъ былъ написанъ. Въ немъ остались слѣды современныхъ ему литературныхъ споровъ. Будучи горячимъ приверженцемъ литературы, авторъ любитъ трактовать о вопросахъ, которые обсуждались вокругъ него. Изъ его страстнаго тона видно, что эти вопросы задѣвали его за живос. Довольно любопытно, что онъ вездѣ является консерваторомъ и классикомъ. Какъ только рѣчь заходитъ о литературѣ, этотъ насмѣшникъ п распутникъ говоритъ тономъ суроваго цензора. Онъ въ

крвиких выраженіях бранить свой ввкъ и защищаеть здоровыя традиціи противъ вольностей современниковъ.

Въ томъ видѣ, въ какомъ мы теперь имѣемъ произведеніе Петронія, оно начинается споромъ подобнаго рода. Энколиъ, герой романа, слышить одного изъ техъ риторовъ, которымъ со временъ Августа было поручено преподавать молодымъ людямъ краснорвчіе. Они для этого декламировали передъ ними измышленныя судебныя рфчи и старались ослъшить глупцовъ блескомь выраженій, изысканностью мыслей. По окончанін декламацін, Энколиъ уводить ритора подъ портики и безъ обиняковъ высказываетъ ему свое мивніе. Петроній не любить декламаторовъ и подтверждаетъ свою антипатію вфскими аргументами, которые лътъ тридцать спустя повторилъ Тацитъ, не прибавивъ ничего къ ихъ силъ. Петроній упрекаетъ декламаторовъ въ томъ, что они избирають смішные и невіроятные сюжеты, которые не иміноть никакого отношенія къ реальной жизни и не приготовляють молодыхъ людей къ веденію дійствительных діль, «такъ что являясь на форумь, они имѣютъ видъ, какъ будто они высадились въ невѣдомомъ мірѣ». Онъ порицаеть риторовъ за то, что они научають своихъ учениковъ пренебрегать цёлымь ради подробностей, развивають въ нихъ чувствительность только къ изящному періоду, ласкающему слухъ, или къ пикантному выраженію, действующему возбудительно на умъ.

«При такомъ воспитаніи, гокорить онъ, также трудно развить въ себѣ вкусъ, какъ невозможно хорошо пахнуть тому, кто слишкомъ много посѣщаетъ кухню», и заключаетъ, что послать молодого человѣка въ школу есть лучшее средство сдѣлать изъ него дурака. Риторъ нисколько не защищается противъ этихъ рѣзкихъ нападковъ; онъ отвѣчаетъ, что учителя волей-неволей должны уступать требованіямъ учениковъ и ихъ родителей, что если бы учителя вздумали воспротивиться имъ, ихъ школы опустѣли бы. Все это разсужденіе совершенно разумно; столь же странно слышать, съ какимъ жаромъ Петроній беретъ сторону «великаго, цѣломудреннаго краснорѣчія», въ какихъ энергическихъ стихахъ онъ говорить, что «тотъ, кто отдался суровому искусству, у кого душа обращена къ великому, долженъ сначала подчинить свое поведеніе законамъ строжайшей честности»: эти прекрасныя пра-

вила н'всколько удивляють въ устахъ такого писателя и на страницахъ такой книги.

И въ другомъ мѣстѣ Петроній является защитникомъ классическихъ традицій и древнихъ обычаевъ, нападая на Лукана за то, что онь отъ нихъ отступилъ. Ихъ полемика очень рѣзка; чувствуется, что въ ней участвуетъ столько же самолюбіе, сколько и принципы. Это весьма любонытный и мало извѣстный эпизодъ исторіи литературы: читатель позволитъ намъ остановиться на немъ.

Луканъ, какъ извъстно, былъ почти геніальнымъ ребенкомъ: при выходъ изъ школы, онъ былъ уже знаменить. Онъ былъ сынъ богатаго интенданта, илемянникъ министра; императоръ къ нему относился благосклонно. Онь имёлъ репутацію образцоваго поэта и прозаика, получаль призы на общественныхъ пграхъ, вызывалъ апилодисменты, когда выступаль въ читальныхъзалахъ, и въдвадцать лѣтъ уже могь считаться моднымъ инсателемъ и любимцемъ высшаго свъта. Его весьма развитое самолюбіе было очень чувствительно къ салоннымь тріумфамь. Но они его не удовлетворяли. Онъ сознаваль, можеть быть. что воспоминанія о нихъ не будуть продолжительны, и считаль приличнымъ для себя искать болже прочную славу. Выть можеть также, онъ понималъ несовершенство и узость вкусовътехъ светскихъ людей, несмотря на апилодисменты, которыми они его награждали. Есть общества, которыя не достаточно любять литературу, но есть и такія, которыхъ можно упрекнуть за чрезмѣрную любовь къ ней. Луканъ п Петроній жили въ обществѣ, гдѣ любовь къ поэзіп и къ пскусствамъ доходила до маніи. Со временъ Августа было въ модів писать. «Ученые или невъжды, говорилъ умный Горацій, вев мы пишемъ стихи на удачу <sup>1</sup>)». Въ такомъ преувеличении есть опасность. Когда всѣ, особенно въ высшемъ свете, такъ увлечены литературой, тогда начинаются утонченности, крайности, теряется простота, естественность и та непосредственность, которая погружаеть насъ цёликомъ въ восхищеню передъ прекраснымъ. Истинная оригинальность, оригинальность идей, не им'веть уже своей настоящей ціны; остается только воспріим чивость къ изящному, къ жеманному и манерному. Когда всѣ берутся за ма-

<sup>1)</sup> Γop., Epist., II, 1, 117.

стерство, то и цънятся только ремесленныя качества. Знатоки, гастрономы, которые судять детально, усталые и пресыщенные люди восхищаются только оттінками, ихъ увлекаеть преодолініе трудностей, мелкія удачи въ выраженіяхъ; въ ихъ глазахъ содержаніе пропадаеть передъ прелестью формы. Сюжеть становится лишь предлогомъ; преимущество отдается такимъ, которые давали бы случай проявить мастерство и тонкость работы, которая только и вызываеть удовольствіе. Въ такія эпохи процевтаеть описательная и дидактическая поэзія. Безъ конца описывается восходъ и закатъ солица, сочиняются поэмы о итицахъ, о рыбахъ, восиввается охота и рыбная ловля, въ стихахъ излагаются искусство наряжаться или запутанныя трудности шахматной нгры. Всв особенно упиваются минологіей; въ изобиліи появляются Тезенды, Персенды, Геракленды; Иліада и Одиссея см'влою рукой передълываются, и безъ конца разсказывается заново Троянская война ради удовольствія разсказать ее иначе или ввести какія нибудь варьяцін въ этотъ избитый сюжеть.

Луканъ сначала следоваль за другими и совершенно отдался модному вкусу. Первымъ своимъ успъхомъ онъ обязанъ миоологін, но онъ не остался ей въренъ. Написавши Иліаду, съимпровизпровавши Орфея при громкомъ одобреній публики, онъ круто оборваль, обратился къ римской исторіи и р'вшилъ изобразить въ поэм'в событія, близкія его времени. Конечно, это было не вполив новое предпріятіє; до него было много поэтовъ, которые позволяли себъ перекладывать въ стихи современныя событія. Едва быль побъждень Верцингеториксь, какъ въ Рим'в восивналась уже Арвериская война; въ Геркулан'в въодной библіотек'в найденъ отрывокъ произведенія на тему о поб'яд'в при Акціумі, которое очевидно было написано сейчась же послі смерти Клеопатры. Но эти поэмы, римскія по сюжету, въ большинстві случаевъ полны подражаніями греческому со времент Эннія, который передівлываль Гомера, чтобы разсказывать его словами Пуническія войны; такая смісь вошла въ обычай; всі эпопен непзмінно сочинялись по образцу Одиссеи и Иліады, все равно были ли он'в написаны на римскій или греческій сюжеть. Лукань захотьль поступить иначе; ему казалось, что современники Цезаря должны быть изображены такими, какими они были, съ ихъ чувствами, обычаями, съ ихъ характернымъ

образомъ мысли и дъйствія, и что для ихъ изображенія не слъдовало заимствовать чертъ у героевъ Гомера: онъ ръшилъ, разсказывая римскую исторію, остаться вполнъ римляниномъ.

Можеть быть, ему это было легче, чёмъ всякому другому. Его характеръ и его среда способствовали тому, что ему легко было порвать съ античными традиціями. Фамилія Сеневъ, къ которой онъ принадлежалъ, ни въ чемъ не держалась прошлаго, обращаясь къ будущему. Новшества не пугали этихъ смёлыхъ мыслителей; пришедин изъ далекой провинціи, они по своему происхожденію были чужды предразсудкамъ, въ которыхъ воепитывалась римская аристократія. Луканъ выражался очень непочтительно объ «этой знаменитой древности, которая восхищается только собою» 1), и быль весьма склонень уръзывать похвалы, которыя она сама себъ расточала. Описавши громадные ретраншементы, которые Цезарь построиль, чтобы запереть Помпея въ Диррахіумъ, онъ съ торжествующимъ видомъ восклицаеть: «Пусть теперь восхваляють троянскія стіны и утверждають, что оні созданы богами 2)!» Такія чувства привели Лукана къ выводу, что поэзію можно найти помимо путей, проложенныхъ Гомеромъ, что можно смѣло некать ее въ правдъ и въ неторін. Ради правды онъ не отступиль передъ точными описаніями, передъ техническими подробностями, которыя повидимому не могли найти мъсто въ поэмъ. Онъ называетъ нумера легіоновъ, которые находятся на лицо 3); онъ пересчитываетъ этапы, которые они прошли 4). Силій Италикъ предполагаеть, что въ битвъ при Каннахъ военачальники перебраниваются, какъ герон Гомера, а Ганнибалъ и Сципіонъ вступають въ рукопашную въ одиночной битвъ, какъ Гекторъ и Ахиллесъ. Въ поэмъ Лукана уже нъть смъшных ванахронизмовъ; тутъ солдаты сражаются, имъя въ рукахъ pilum, они употребляють балисты и катапульты, приближанотся къ укръпленнымъ мъстамъ лишь подъ прикрытіемъ ивовыхъ

<sup>1)</sup> Phars., IV, 654: Famosa vetustas Miratrixque sui.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) VI, 48. <sup>3</sup>) VII, 217:

Cornus tibi cura sinistri, Lentule, cum prima, quae tunc fuit optima bello, Et quarta legione datur.

<sup>4)</sup> V, 374. Brundusium decimis jubet hinc attingere castris.

плетней или, накрывшись своими щитами, какъ крышей: именно такъ и сражались во времена Цезаря. Луканъ хотълъ написать римское произведеніе; вотъ, въ чемъ заключается интересъ и оригинальность его поэмы. Лучшія м'яста въ ней ті, гді онь ближе всего подошель къ исторической правдъ, напр. портреты главныхъ дъйствующихъ лицъ, ръчи, гдъ онъ заставляетъ ихъ такъ хорошо говорить, широкія картины, въ которыхъ неслолькими штрихами нарисована целая эноха, и которыя оказались достойными вдохновить Тацита. Благодаря именно такой решительной приверженности къ реальной жизни, Луканъ, несмотря на огромные недостатки, превзошелъ вевхъ авторовъ првсныхъ эпопей, которыми восхищались люди того времени. Одинъ изъ нихъ, можетъ быть лучшій изъ всёхъ, изящный и остроумный Стацій, чувствуеть какое то уныніе и страхь въ моменть окончанія Опванды. Чтобы увъриться въ участи своей поэмы, онъ ощущаетъ потребность напомнить, сколько времени онъ употребилъ на ея отдёлку, и какой усивхъ она имвла, прежде чвмъ цвликомъ предстала передъ публикой. «Молодежь знаетъ наизустъ стихи изъ нея; Римъ счастливъ, если онъ имъетъ случай апплодировать поэту, когда тотъ удостанваетъ прочесть какой нибудь отрывокъ въ читальныхъ залахъ; императоръ захотълъ познакомиться съ нею». Однако всъ эти преждевременные тріумфы не успоканвають его; онъ опасается будущаго, онъ боптся, чтобы потомство не отказалось утвердить приговоръ современниковъ, и страстно умоляеть свое произведение пережить его, vive precor! Но его мольбы были безполезны: Опвана не должна была жить, по крайней мёрё тою широкою, популярною жизнью, какую поэть желаеть для своихъ стиховъ. Это искуственное и ученое произведеніе, нолное любонытныхъ реминисценцій и ловкихъ заимствованій, могло восхищать въ крайнемъ случав только ивсколькихъ любителей. Фарсалія наобороть, основанная на воспоминаніяхь великой эпохи, повъствовала о событіяхъ, отголоски которыхъ еще всюду чувствовались; она говорила о лицахъ, имя которыхъ еще продолжало возбуждать въ однихъ удивленіе, въ другихъ ненависть. Имен поддержку въ окружающихъ страстяхъ, эта поэма могла сохраниться въ памяти людей, и поэтъ имълъ право предсказать съ такою увфренностью, что она не погибнетъ:

## Pharsalia nostra Vivet et a nullo tenebris damnabitur aevo 1)!

Самое радикальное и неожиданное новшество, которое позволилъ себъ Луканъ, заключалось въ томъ, что онъ отказался отъ всего чудеснаго въ духѣ Гомера. Онъ счелъ необходимымъ совершенно исключить сверхъестественное во изобжание грубыхъ несообразностей. Какой видъ могли бы им'ть напвные, античные боги рядомъ съ такими индифферентами и скептиками, какъ Цезарь и Цицеронъ? Возможно ли было вообразить, что Минерва и Венера могли бы явиться людямъ, которые смёнлись надъ ними, или что въ войнахъ, въ которыхъ рѣшающими элементами были политика и честолюбіе, можно было бы справляться съ волей Марса и Аполлона? Да и самъ Луканъ, также какъ и Сенека, не имълъ никакого почтенія къ старому Олимиу и не пропускали случая подшутить надъ нимъ 2). Ему было бы трудно заставить говорить и действовать боговъ, въ которыхъ, какъ вев знали, онъ не въритъ; поэтому онъ ръшилъ совсъмъ не приобгать къ нимъ, и такимъ образомъ въ первый разъ появилась эпонея, гдф Марсъ и Наллада не появляются въ сраженіяхъ, а Юпитеръ и Юнона не смущаютъ небесъ своими ссорами.

Очевидно, это-то болже всего и поразило сторонниковъ древнихъ обычаевъ. Всв такъ привыкли встрвчать Гомеровскихъ боговъ въ эпической поэзіи, что никто не могъ себъ ее представить безъ нихъ. Смълость молодого поэта вызывала удивленіе и возмущеніе,— онъ повидимому осуждаль всвхъ своихъ предмественниковъ, отважившись постучить иначе, чтмъ они. Петропій, раздѣлявшій эти чувства, взялъ на себя судъ надъ реформаторомъ. Онъ ввелъ въ свой романъ личность стараго поэта Эвмолиа, который долженъ былъ защищать здравыя традиціи. Этотъ поэтъ очень сердить на тщеславныхъ молодыхъ людей, «которые думаютъ, что они взошли на Геликонъ, разъ они умъютъ правильно сказать стихи, и которые, испугавшись трудностей

<sup>1)</sup> IX, 985.

<sup>2)</sup> Иногда религіозный скептицизмъ Лукана проявляется довольно неумѣло. Корнелія, на глазахъ которой умираетъ Помпей, восклицаетъ. «Я послѣдую за тобою въ самый адъ, конечно если онъ существуетъ» (IX, 101). Надо сознаться, что въ настоящемъ положеніи сомнѣніе звучитъ весьма странно.

красноржчія, ищуть пріюта въ поэзін, какъ въ тихой пристани, куда каждый можетъ войти». Они ошибаются, думая, что легко писать стихи. Первое условіе удачи заключается въ томъ, чтобы умъ «былъ совершенно насыщенъ литературой 1)». Уже здёсь обнаруживается несогласіе съ Дуканомъ: молодой авторъ, который претендоваль на вдохновеніе, безъ сомнівнія иміль также мало расположенія къ литературнымъ познаніямъ, какъ его дядя Сенека, который отзывается такъ дурно о всякаго рода эрудиціи. Петроній требуеть также, чтобы поэть выражался съ непрерывнымъ изяществомъ, чтобы онъ не употреблялъ выраженій, которыми пользуется народъ въ обыденной ръчи, и особенно, чтобы онъ не считаль верхомъ искусства, когда ему удается напасть на какую нибудь блестящую мысль, которая бы выдёлялась изъ общаго фона рвчи, не sententiae emineant extra corpus orationis expressae. Здысь, вны всякаго сомныйя, Петроній говорить о Луканъ, онъ указываеть его главнъйшій недостатокъ; но далье онъ намекаетъ на него еще яснъе: «Тотъ, кто взялся за воспъвание гражданской войны, говорить онъ, не должень удовольствоваться, разсказывая все такъ, какъ оно было, историку это удастся лучше, чъмъ ему. Поэтъ долженъ устремлять свой разсказъ въ пучину событій, которыя онъ долженъ усложнять, прибъгая къ вмъшательству боговъ и не считая грахомъ сочинять басни, такъ чтобы у него заматно было увлечение изступленной души, а не точность свидетеля передъ судомъ $^2$ )».

Петроній не ограничивается общими идеями, и, чтобы окончательно уничтожить Лукана, ему приходить остроумная мысль передівлать его поэму; онъ хочеть ему показать, насколько лучше было бы его произведеніе, если бы оно было написано по правидамь старой школы. Чтобы доказательство было полное, онъ слідуеть шагь за шагомъ за авторомъ, котораго онъ имість намібреніе исправить. Онъ подражаєть Фарсаліи и въ маленькой поэмів въ 295 стиховъ резюмируеть первыя ся книги, которыя лишь и были извістны при Неронів;

<sup>1) 118.</sup> Neque concipere ant edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterarum inundata.

<sup>2)</sup> Potius furentis animi vaticinatio appareat, quam religiosae orationis sub testibus fides.

онъ не трудится пускаться въ изобрътение и довольствуется добавленіемъ кос-гдъ мпоологіп. Изобразивши положеніе Рима въ эпоху Цезаря, гораздо неопредълениве и исторически менве вврно, чвмъ дълаетъ Луканъ во вступленін къ Фарсаліи, Петроній спъшить ввести боговъ. Между Неаполемъ и Пуццолами, на вулканической равнинъ, гдъ Вергилій помъщаеть ворота въ адъ, среди изборожденной почвы, появляется Плутонъ, «съ почернъвшимъ отъ костровъ лицомъ, съ бълой отъ пепла бородой», и повъряеть свои огорченія Фортунь. Онъ въ большомъ гиввъ на Римлянъ, которые всячески злоупотребляютъ своими побъдами: они повидимому намъреваются прорыть землю до самаго основанія ради добычи камня и мрамора, изъ которыхъ они строять свои дворцы. Если они будуть продолжать дальше, то придеть день, когда доступь къ подземнымъ жилищамъ будеть открытъ и солнце пронивнеть до самаго м'встопребыванія Мановъ. Надо предупредить эту опасность и отметить за такое оскорбление. Илутонъ требусть, чтобы Фортуна помогла ему наказать дерзкихъ; она изъ любви къ перемънъ охотно соглашается, и оба отправляются общими силами разрушать римское могущество. Петроній быль конечно очень доволенъ, изобрътя эту сцену; но все-таки польза отъ нея невелика, и, зная честолюбіе обоихъ соперниковъ Цезаря и Помпея, вожделівющихъ къ власти, можно, не прибъгая къ заговору боговъ, понять, что они должны были дойти до схватки. Итакъ, насъ предупреждаютъ, что Цезарь идеть на Римъ подъ внушеніемъ Плутона. Петроній, подобно Лукану, изображаеть, какъ по мърв приближенія Цезаря ужась овладъваетъ пораженными гражданами; но и здъсь, параллельно съ захватывающей картиной у Лукана, Петроній находить нужнымь вплести сверхъестественное вившательство въ духф Гомера. Онъ изображаетъ, какъ Миръ, Върность и Согласіе покидають землю, что не отличается новизною, а на ихъ мъсто являются чудовища изъ ада; боги сходятъ съ небесъ, чтобы вмъшаться въ битвы людей. Венера, Минерва и Марсъ на сторон'в Цезаря; Аполлонъ, Діана, Меркурій и Геркулесъ покровительствують Помпею. Между объими партіями вращается Дискордія, которую поэть пытается изобразить въ самомъ страшномъ видъ. Древніе представляли ее съ ожерельемъ змей на шев, Петроній прибавляеть къ этому кровь на устахъ, слезы въ глазахъ, языкъ, выдъляющій

ядъ, и черные, заржавленные зубы. Вставши на вершинъ Апенниновъ, откуда она можетъ мъшать свои факелы во всъ стороны, она призываетъ Италію и весь міръ къ оружію. Этою картиной оканчивается поэма Петронія.

Въ этой поэмъ несомнънно есть прекрасные стихи, но если сравнить ее съ Фарсаліей, которую авторъ хотълъ превзойти, то нужно сознаться, что ей очень трудно выдержать сравнение. Петронію не удалось его предпріятіе: его произведеніе производить дійствіе противоположное тъмъ принципамъ, которые онъ хотълъ установить. Онъ имъль въ виду доказать, что эпось не можеть обойтись безъ чудеснаго, но чудесный элементь, который онъ прибавиль къ произведенію Лукана, оказывается совершенно безполезнымъ: онъ ничего не объясняетъ, все объяснимо безъ него. Плутону не надо было подстрекать Цезаря бросаться на Помися; Дискордін нечего было зажигать своимъ факсломъ сердца, которыя уже пылали ненавистью; Римляне могутъ трепетать при приближении победителя, безъ того, чтобы Фуріямъ надо было приходить изъ ада и пугать ихъ: имъ достаточно вспомнить про Марія и проскринцін. Такимъ образомъ, нагроможденіе миоологіи не прибавляеть никакихъ красоть; но и ни одинъ недостатокъ этимъ не устраняется. Въ общемъ Петроній пишетъ болже пли менже такъ же, какъ Луканъ; мы находимъ у него ту же исысканность и эффектныя словечки, остроуміе не кстати, блестящія мысли, «которыя выдёляются изъ общаго фона рѣчи». Таковы были недостатки того времени. Петроній могь упрекать за нихъ соперника, но когда онъ писалъ самъ, сму трудно было ихъ избъжать. Сколько бы онъ ни ругалъ свой въкъ, ему не удалось отдёлиться отъ него; изъ прошлаго, которымъ онъ восхищался, онъ воспроизвель только инсколько пустыхъ формъ. Читая Лукана, становится яснымъ, насколько онъ былъ правъ, не желая портить античных в поэмъ неискусными подражаніями и пща новыхъ путей; но также нетрудно понять, какъ такая попытка должна была не нравиться критикамъ и ученымъ. Составивъ себъ извъстное представленіе объ эпической поэзіп, они отказывались признавать  $\hat{\mathcal{\Phi}}ab$ салію за эпосъ, такъ какъ она противорівчила этому представленію. Петроній видёль въ Лукан'в только историка, Квинтиліанъ относиль его скорже къ ораторамъ, но оба единогласно исключали его изъ числа

поэтовъ. Читатели же не обращали на нихъ никакого вниманія; кри тика знатоковъ не мѣшала имъ раскупать Фарсалію, читать ее и восхищаться ею. Марціалъ въ одной изъ своихъ эпиграммъ заставляетъ говорить Лукана: «Есть люди, которые утверждаютъ, что я не поэтъ; но книгопродавецъ, который торгуетъ моей книгой, не раздѣляетъ этого мнѣнія 1).»

### III.

Хотъть ли Петроній понравиться Нерону, нападан на Лукана. — Пирь Трималхіона. — Есть ли туть какіе нибудь намеки на Нерона. — Изображеніе народной жизни у Петронія. — Какое удовольствіе оно доставляло Нерону. — Satiricon написань для высшаго свёта и двора. — Онъ возникъ въ то время, когда Петроній быль любимцемь Нерона, и разсчитань на его одобреніе. — Сенека и Петроній.

На основаніи суроваго отношенія къ Лукану со стороны Петронія, возникаетъ мысль, не имълъ ли послъдній желанія угодить этимъ Нерону. Дёло въ томъ, что императоръ, бывшій одно время весьма близокъ съ Луканомъ, въ концъ концовъ сталъ ревновать его. Страсть Нерона къ поэзіп была такъ спльна, что онъ не терпълъ соперниковъ, и поэтому Луканъ, который имёль выдающійся усиёхъ въ этой области, сталъ его смертельнымъ врагомъ. У него кромъ этого была спеціальная причина не любить Лукана: къ профессіональной ревности присоединялась еще противоноложность школь. До Нерона всв цезари желали считаться безукоризненными въ своихъ литературныхъ мифніяхъ. Они были классики, консерваторы, сторонники древнихъ писателей и старыхъ правилъ. Даже полоумный Калигула остроумно смъядся надъ Сенекой и надъ его новшествами. И Неронъ сочувствовалъ старой школъ и древнимъ принципамъ. Миоологія приводила его въ восторгъ, и Стацій быль бы его идеаломъ, если бы онъ зналъ его. То, что намъ остается отъ стиховъ Нерона, показываетъ, что онъ любиль плавное изящество и стремился быть тонкимъ и граціознымъ. Онъ особенно хотълъ бы дъйствовать на слухъ пріятною гармоніей,

<sup>&#</sup>x27;) XIV, 194 Sunt quidam qui me dicunt non esse poetam, Sed qui me vendit bibliopola putat.

слова у него искусно подобраны, и изъ того, какъ онъ ихъ противоноставляетъ или солижаетъ, можно заключить, съ какою тщательностью онъ обрабатывалъ свои произведенія <sup>1</sup>). Марціалъ гдѣ то восхваляетъ, ученыя стихотворенія Нерона <sup>2</sup>); все это вмѣстѣ съ тѣмъ школьныя, академичныя стихотворенія, обнаруживающія въ авторѣ начитанный умъ и педантизмъ. Понятно, что при своихъ взглядахъ и симпатіяхъ Неронъ былъ шокированъ грубыми выходками Лукана, его рѣзкими выраженіями и негармоничнымъ, рубленнымъ стихомъ; такимъ образомъ, нападая на Фарсалію, Петроній навѣрняка разсчитывалъ польстить личному злобному чувству и литературнымъ вкусамъ императора.

Но дъйствительно ли онъ стремился къ этому? Слъдуетъ ли думать, что онъ сочинилъ свою книгу съ опредъленнымъ намъреніемъ быть пріятнымъ государю и позабавить дворъ? Попытка отгадать намъренія автора можетъ показаться слишкомъ смѣлой, принимая во вниманіе, какое разстояніе раздѣляетъ насъ отъ его произведенія; мы однако думаемъ, что внимательное изслѣдованіе нѣкоторыхъ сценъ поэмы и изученіе извъстныхъ дъйствующихъ лицъ могутъ намъ дать намекъ на истинное положеніе вещей.

Изъ вевхъ дъйствующихъ лицъ Петроній, быть можеть, съ нанбольшимъ удовольствіемъ занимается Трималхіономъ: и дъйствительно, въ обществъ того времени нельзя найти болье интереснаго и любопытнаго явленія, какъ типъ вольноотнущенника, который разбогатѣлъ, но остался грубымъ. Послъ быстраго перехода отъ крайней нищеты къ изобилію онъ безумными тратами вознаграждаетъ себя за лишенія, которыя ему пришлось выносить. Петроній хотълъ намъ дать представленіе посредствомъ какого нибудь забавнаго преувеличенія, какія громадныя состоянія могли скопить такіе бывшіе рабы. Трималхіонъ обладаетъ такими обширными помъстьями, «что крыло коршуна утомляется, когда онъ перелетаетъ ихъ 3).» Онъ набираетъ въ нихъ цълыя

Таковы его стихи, описывающіе Тигръ; Quique pererratam subductus Persida Tigris Deserit et longo terrarum tractus hiatu Reddit quaesitas jam non quaerentibus undas.

<sup>2)</sup> Марц., VIII, 70, 8.
3) Объдъ Трималхіона занимаеть у Петронія отъ XXVIII до LXXIX главы.

армін слугъ, которыхъ онъ не знаетъ и часть которыхъникогда не видала своего господина. Ему незачёмъ покупать что либо, потому что его поля доставляють ему все, что ему необходимо. У него ведется и в что врод в тазеты, которая редактируется на подобіе оффиціальнаго римскаго Моnitor'a и которую онъ заставляеть себъ читать за столомъ, чтобы наслаждаться зрёдищемъ своего богатства. Вотъ страничка этой газеты, по которой можно судить объ остальномъ. «Въ 7-ой день передъ августовскими календами въ Кумскомъ помъстьъ, принадлежащемъ Трималхіону родилось 30 мальчиковъ и 40 дівочекъ. Съ тока снято и заперто въ гумнъ 500.000 четвериковъ хлъба; въ стойлахъ собрано 500 рабочихъ быковъ. Въ тотъ же день, рабъ Митридатъ былъ расиятъ на крестъ за кощунство противъ генія своего господина. Въ тотъ же день заперто въ сундукъ 10 милліоновъ сестерцій, которыя некуда было употребить. Въ тотъ же день въ Помпейскихъ садахъ произошель пожаръ, сообщившійся отъ загоръвшагося дома фермера.»— Здъсь Трималхіонъ прерываетъ чтеніе и сердится; эти Помпейскіе сады ему неизвъстны, они куплены на его деньги безъ его въдома; отнынь онъ требуеть, чтобы ему въ шестимъсячный срокъ сообщали о покупаемыхъ имъ помъстьяхъ. — Газета продолжаетъ анализировать рапорты начальниковъ различныхъ отдёловъ; здёсь есть все, даже см'ясь и скандальные разсказы: разсказывается, какъ рабъ-прикащикъ отказался отъ женитьбы съ вольноотпущенницей, найдя ее съ купальщикомъ. Наконецъ сообщается, что дворовые слуги собрались въ судебное засъдание, чтобы выслушать и осудить управляющаго, виновнаго въ какомъ то проступкъ. Такимъ образомъ, Трималхіонъ дъйствительно владжеть цёлымъ царствомъ и живеть въ своихъ владжніяхъ, какъ государь. Его окружающіе подражають его манерамъ; они дерзки къ чужимъ и жестоки со своими слугами. Будучи сами рабами и часто испытывая отъ господина жестокое обращение, они сами владъють рабами, которыхъ они тиранятъ изъ мести за себя. Петроній изображаетъ намъ одного изъ нихъ, который собирается казнить смертью своего слугу. Всв просять его о помилованіи, но онъ заставляєть себя долго просить. «Изъ-за этого мошенника, говорить онь, у меня украли платье, которое мив подариль одинь изъ монхъ кліентовъ ко дию моего рожденія. Меня болье раздражаеть его небрежность, чьмъ потеря одежды; однако она была пурпурная, но уже разъ мытая. Несмотря на все, если вы ужъ такъ просите, то я ему прощу». Изо всьхъ окружающихъ Трималхіона лицъ лишь одна его жена, Фортуната, не могла свыкнуться съ новымъ положеніемъ. «Она загребаеть золото лопатой», и все-таки среди этого изобилія сохранила мелочныя заботы, свойственныя маленькому хозяйству. Она вѣчно въ движеніи и встаетъ изъ за стола, чтобы присмотръть за вевми. «Развъ вы ея не знаете? говорить ся мужъ, который знаеть ее слишкомъ хорошо: она не выпьетъ глотка воды, прежде чёмъ не спрятать серебро и не разделить между рабами остатковъ кушанья.» Что касается самого Трималхіона, то онъ сталъ большимъ бариномъ или по крайней мѣрѣ пытается имъ быть. Онъ переняль вкусы большого свъта, онъ хочеть казаться другомъ литературы и науки. «Кто можеть обвинять его въ нев'вжеств'в Онъ держитъ у себя дв'в библютеки. Онъ разсуждаетъ объ астрологін и на основаніи ученыхъ соображеній доказываетъ, что ораторы и повара должны рождаться подъ однимъ созвъздіемъ. Онъ нозводяеть себв приводить историческія цитаты, и хотя онъ ими не всегда удачно пользуется и относить Ганнибала къ Троянской войнъ, но его сотрапезники тъмъ не менъе весьма поражены его познаніями. Сенека ввель мораль въ моду, и вотъ Трималхіонъ морализируетъ по всякому поводу и, чтобы напомнить своимъ приглашеннымъ бренность жизни, онъ велить принести скелеть въ столовую. Онъ ставить себъ въ заслугу любовь къ искусствамъ, онъ дълаетъ видъ, будто музыка его увлекаетъ, такъ что перемъны кушаній у него происходять подъ звуки инструментовъ и слуги наръзають кушанья подъ ритмъ. Однако, когда ему случается вполив высказывать свою мысль, онъ признается, что изъ вевхъ артистовъ ему доставляютъ удовольствіе только канатные плясуны и трубачи. Особенно онъ стремится поражать великольніемъ. Чтобы имьть много народу за своимъ столомъ, онъ беретъ своихъ гостей съ улицы, не зная ихъ. Онъ ослѣиляетъ и утомляетъ ихъ своею роскошью и не знаетъ, что выдумать, чтобы ихъ удивить; каждая перемёна есть новой шедевръ воображенія, содержить скорпризы и требуетъ комментаріевъ. Но среди этого великольнія ежеминутно обнаруживается прежній рабъ и выскочка. Упитывая своихъ гостей, онъ ихъ одновременно оскороляетъ. «Пейте это столътнее

фалериское вино, говорить онъ; вчера я не велёлъ подавать такого прекраснаго вина, а однако тв, которые обвдали, были гораздо лучше васъ.» Въ концѣ концовъ, вино разгорячаетъ всѣхъ; всѣ забываютъ сдержанность, и всякій становится такимъ, какой онъ по природів. Одинъ изъ друзей хозянна, шутки ради, беретъ Фортунату за ногу, такъ что она во весь ростъ падаетъ на свое ложе. Трималхіонъ, внъ себя отъ некоторыхъ упрековъ своей жены, бросаетъ ей въ голову стаканъ; подымается такой шумъ, что городская стража, думая, что въ дом' произошель пожаръ, высаживаетъ двери и проникаетъ възалу

съ топорами и съ водой, чтобы тушить огонь.

Воть въ нёсколькихъ словахъ обёдъ Трималхіона, который занимаетъ больше трети произведенія Петронія. Почему авторъ придаетъ такое значение этому разсказу и почему ему такъ нравится расписывать этотъ эцизодъ? Правда ли, какъ утверждали ивкоторые критики, что, изображая смішного вольноотнущенника, Петроній хотівль подсм'вяться надъ императоромъ? Мы думаемъ что скорже, онъ хотвлъ ему понравиться. Вспомнимъ, что Неронъ быль очень большой аристократъ, последній изъ Клавдієвъ и Юлієвъ, и гордился своимъ происхожденіемъ и своими предками. Онъ всегда вращался въ высшемъ свътъ. Его мать и его жена, Агриппина и Попися, были большія умницы. отличавшіяся благородствомъ своихъ манеръ; не существовало болже остроумнаго собесъдника, какъ его министръ, Сенека. Въ изящномъ обществів, которое окружало императора, естественно насміхались надъ тщеславными выскочками, вырвавшимися изъ рабства, которые желали подражать манерамъ высшаго свъта. Но такъ какъ состояние не можетъ всего дать, то они ръдко достигали удачи. Особенное значение имъло тогда искусство устраивать объды; оно было такъ сложно, что Варронъ написалъ цълос произведение, чтобы обучить ему своихъ современииковъ. «Порядочный человѣкъ» въ Римѣ распознавался по тому, какъ онъ обращался со своими гостями, и по той заботливости, съ которою онъ старался соблюсти вей самые мелочные обычан, съ теченіемъ времени ставшіе законами. Разбогатъвшіе рабы не всегда ихъ уважали, и совершаемыя ими ошибки не ускользали отъ тёхъ, которыхъ унижала ихъ дерзкая роскошь. Подмъчать эти ошибки доставляло многимъ большое удовольствіе, и никто не считалъ гръхомъ смъяться надъ ними. Еще

Горацій забавляль Мецената, разсказывая промахи Назидіена; Петроній увеселяль Нерона безумствами Трималхіона. Въ томъ и другомъ случав намвренія авторовъ сходны, и результаты должны были оказаться ті же. Не забудемъ также, что Неронъ терпіть не могь своего пріемнаго отда и не трудился этого скрывать, и что все созданное этимъ глупымъ государемъ, служило Нерону предметомъ насмѣшки. Извѣстно, что нарствование Клавдія было эпохой господства вольноотпущенниковъ, и что они управляли императоромъ и имперіей. Неограниченная власть, которую предоставиль имъ Клавдій, не располагала въ ихъ нользу Нерона; тотъ былъ особенно безпощаденъ къ бывшимъ фаворитамъ своего отца. И если бы надо было искать оригинала для Трималхіона, намъ кажется правдоподобнымъ, что Петроній изобразиль въ его лицъ извъстнато Палласа, любовника Агриппины, любимаго слугу Клавдія; Палласъ добился неимов'єрных абогатствъп повергь предъ собою въ прахъ сенатъ и всю имперію. Високомфріе этого бывшаго раба дошло до того, что онъ больше не хотвлъ говорить со своими вольноотпущенниками; однажды, когда его обвиняли въ какомъ то сговоръ съ ними, онъ отвічаль, «что онъ никогда не выражаєть своихъ повеліній въ своемъ домѣ иначе, какъ глазами и жестами»; если же нужны бол'йе подробныя объясненія, то онъ пишеть ихъ, чтобы не проституировать своихъ словъ 1). Неронъ, обязанный ему всёмъ, териёть его не могъ: онъ любилъ преследовать его самыми жестокими насмёшками и въ концѣ концовъ отдѣлался отъ него при помощи отравы. Нерону не могло не быть пріятнымь, когда поднимали на сміхь этого выскочку или ему подобныхъ. Петроній, рисуя смішную фигуру Трималхіона, былъ ув'тренъ въ томъ, что она придется императору по вкусу.

Петроній также отлично зналъ, что Нерону, несмотря на его аристократизмъ, не доставятъ неудовольствія портреты грубыхъ личностей и народныя сцены, тщательно списанные съ натуры. Эта сторона несомнѣнно одна изъ самыхъ любопытныхъ во всей книгѣ. Авторъ откровенно вводитъ насъ въ самую низкую среду римской черни. Онъ ведетъ насъ на форумъ вечеромъ, когда продаются краденыя вещи. Изображается ехватка одного изъ подобныхъ героевъ съ поваренками изъ

<sup>1)</sup> Tag. Ann., XIII. 23.

харчевни. Онъ особенно старается отдёлаться «отъ старой, кривоймегеры, у которой голова покрыта грязной тряпкой, а ноги обуты въ разрозненные башмаки». На шумъ является участковый надзиратель (procurator insulae), который громовымъ голосомъ, наводящимъ трепетъ на шьяницъ, произноситъ имъ длинную рѣчь, обильно украшенную солецизмами. Воспроизводя разговоры этихъ офдияковъ, Петроній съ удивительной ловкостью подмічаеть ихъ манеры шутить и морализировать. Онъ шагъ за шагомъ следить за всеми изворотами ихъ безконечныхъ сплетенъ. Сначала речь заходить о товарище, котораго они только что потеряли. «Какой славный малый! говорить одинь изънихъ (тотъ, кто только что похороненъ, всегда оказывается славнымъ малымъ); мн'в кажется, что я еще вчера разговаривалъ съ нимъ; я какъ будто все еще съ нимъ веду беседу. Бедные смертные! Мы не более, какъ шкуры, наполненныя в'ятромъ; у мухъ прочнъе жизнь, чъмъ у насъ. Врачи его убили... Но въ концъ концовъ ему нечего жаловаться, ему устроили отличныя похороны, у него были хорошія носилки и великолфиное покрывало. Онъ усивлъ освободить передъ смертью нескольких врабовъ, и его прилично оплакали. Однако мей кажется, что его жена дёлаетъ надъ собой усилія чтобы пролить нівсколько слезъ. Что бы было, если бы онъ не облагод втельствоваль ее! Но что вы хотите? Женщины суть женщины, въ нихъ всегда есть что то общее съ хищными итицами; надоостерегаться дёлать имъ добро, — это всеравно, что лить воду въколодезь! Другой не такъ похвально отзывается о покойникъ: онъ находитъ, что тотъ не гнушался никакимъ ремесломъ, что онъ былъ жаденъ, что онъ монету вытащиль бы зубами изъ грязи». Третій оставляєть въ сторонъ покойника и жалуется на всъхъ и на все; онъ ръшительно въ пессимистическомъ настроени и во всъхъ отношенияхъ сожалъетъ о прошломъ. Прежде хлъбъ былъ не такъ дорогъ, чиновники честнъе н боги стоворчивъе. «Когда случалась засуха, молодыя дъвушки проходили по улицамъ въ длинныхъ платьяхъ, босыя, съ распущенными волосами и чистыя душою, молясь Юпитеру; и дождь сейчасъ лилъ, какъ изъ ведра на процессію, и всё присутствующіе возвращались мокрые, какъ крысы. Теперь боги шагу не сдёлаютъ для насъ, мы ни во что не въримъ, а поля страдаютъ». Его сосъдъ болъе расположенъ мириться съ временами, каковы бы они ни были; онъ находить, что въ

общемъ бъдствія еще не слишкомъ велики. Жалуются всюду, и у другихъ можетъ быть больше причинъ для жалобъ. «Если отправиться въ соседнія страны, говорить онь, то покажется, что здёсь свиньи гуляють жареныя. Публичныя игры, къ которымъ онъ имъеть большой вкусъ, особенно располагаютъ его къ веселому взгляду на жизнь. Какъ разъ въ этотъ моментъ идутъ приготовленія къ великолённымъ зрёлищамъ. Должны выступить гладіаторы, которые ужъ пощады другь другу не дадуть, будуть происходить битвы карликовъ, и женщина будеть управлять колесницей на арент. Особенно возбуждаеть общественное любопытство появление управляющаго, нъкоего Гликона. Этотъ управляющій «быль застигнуть въ тоть моменть, когда онъ доставляль кое-какія развлеченія любовниць своего господина»; послъдній обрекъ его на растерзаніе зв'врямъ и хочетъ доставить народу это зр'влище. Конечно, это будеть очень пріятное развлеченіе, но нашъ собесъдникъ находитъ, что оно будетъ не полно; ему бы хотълось видъть ту же казнь надъ женщиной. «Въ концъ концовъ, что сдълалъ этотъ рабъ? То, въ чемъ онъ не воленъ былъ отказать. Но та, которая принудила его къ этому, больше его заслуживала бы поплясать у быка на рогахъ». Таково митие очень многихъ; поэтому въ день представленія нав'врное произойдеть стычка между любителями приключеній и ревнивыми мужьями.

Таковы бесёды этихъ добрыхъ людей за стаканомъ вина. Самое интересное въ нихъ то, что Петроній заставляетъ ихъ говорить своимъ языкомъ. Влагодаря ему, мы имѣемъ точный образчикъ того, какъ говорили въ первомъ вѣкѣ на извилистыхъ улицахъ Субурры. Мелкіе торговцы, ремесленники, вольноотпущенники, которыхъ онъ выводитъ, мало заботятся о грамматикѣ. Они строятъ фразы помимо всѣхъ правилъ синтаксиса. Они смѣшиваютъ роды и безъ стѣсненія говорятъ: vinus, coclus и vasus (вмѣсто vinum, coclum и vasa). Они удлиняютъ и сокращаютъ слова, образуютъ по своему усмотрѣнію граціозныя и варварскія реченія, замѣняютъ однѣ гласныя другими и отважно произносятъ Ephigenia вмѣсто Перигенія и bubliotheca вмѣсто библіотека.

Стараніе точно воспроизвести языкъ и разговоръ народа не должно насъ вводить въ обманъ; мы ни въ какомъ случав не должны заклю-

чать изъ этого, что предъ нами народный писатель и что онъ сочиниль свою книгу для римской черни: это была бы большая ошибка. Извъстно, что поэты, особенно тъ, которые вышли изъ низшихъ слоевъ. редко воспевають ту среду, къ которой они принадлежать. Этотъ фактъ приводилъ многихъ въ удивление, но ивтъ ничего естествениве такого явленія. Разв'є кто нибудь видить свой идеаль волизи себя? Тотъ воображаемый міръ, который вдохновляєть поэтовъ, и который каждый изъ насъ создаеть себъ по своему произволу, ръдко сходенъ съ дъйствительною жизнью. Онъ не восхищаль бы насъ, если бы онъ быль похожь на то, что мы видимъ каждый день; чтобы чувствовать удовольствіе, мы должны отдалиться отъ того, къ чему мы привыкли, и представить себ'в т'в радости, которыхъ мы не знаемъ. Б'вдняки естественно видять свой идеальный мірь выше себя; напротивь, тв. богатство которыхъ не можеть болъе уже возрасти, которые достигли вершины, «жаждуть спуститься внизъ»: въ XVII въб, въ то время какъ пастухи мечтали сделаться принцами, принцы проводили свое время въ томъ, что изображали настушковъ. Потребность искать развлеченія вив своей обычной среды свойственна всему временаму, но она становится настоятельные для высшихъ классовъ, когда всы удовольствія исчерпаны, когда злоупотребленіе богатствомъ порождаеть отвращение къ нему. Чтобы избъжать сибдающей ихъ скуки, богачи принуждены тогда спускаться до того низшаго міра, отъ котораго ихъ отдаляла до тъхъ поръ гордость, и здъсь искать новыхъ зрълищъ и невъдомыхъ ощущений. Именно до такой крайности путемъ всякихъ налишествъ, дошла римская аристократія перваго вѣка. Когда Мессалина выходила вечеромъ изъ своего дворца, «въ сопровождении одной служанки, надъвши на голову фальшивые бълокурые волосы<sup>1</sup>)», чтобы шляться по позорнымъ притонамъ Тосканской улицы, со толкала на это не столько страсть къ разврату, которую она могла удобно удовлетворять и на Палатинскомъ холмъ, сколько безстыдное любопытство. Та же страсть заставляла Нерона, переодётаго въ костюмъ раба, бродить ночью по римскимъ улицамъ, задъвать мущинъ и женщинъ, подобно обыкновенному развратнику или вору, подсаживаться къ столамъ въ кабакахъ и впутываться въ скверныя ссоры, которыя часто

¹) Ювен., VI, 120.

кончались дракой<sup>1</sup>). Во время празднествъ, которыя онъ давалъ пріятелямъ, любимымъ его развлеченіемъ было устранвать лавки и дурныя мѣста, предъ которыми онъ разставлялъ самыхъ важныхъ римскихъ дамъ, одѣтыхъ продавщицами и кабатчицами, и онѣ зазывали прохожихъ войти <sup>2</sup>). По нашему мнѣнію, Satiricon становится понятнѣе если приномнить такія празднества. Въ этомъ произведеніи проявляется вышеуказанная потребность людей, оно отчасти удовлетворяло извращеннымъ и порочнымъ вкусамъ подобныхъ. Петроній желалъ понравиться императору и его друзьямъ, изображая міръ низшихъ классовъ, въ который они любили по временамъ спускаться, чтобы отдохнуть отъ своей среды и контраста разбудить свое потухшее любопытство и свою истощенную чувственность.

Все указываеть на то, что авторъ имъль въ виду указанный кругъ читателей, что онъ самъ принадлежалъ къ высшему свъту, несмотря на то, что онъ съ такимъ удовольствиемъ изображаетъ дурное общество. Свътскіе люди и аристократы ХУІІ стольтія, которые такъ охотно поступали такимъ же образомъ, и ошибались, причисляя Петронія къ своему кругу. Это видно изъ всего, особенно изъ того слегка проническаго тона, который непрерывно замічается въ его книгі ц обнаруживаетъ въ немъ свътскаго человъка. Петроній мало склоненъ къ громкимъ крикамъ и къ сильной брани, что такъ правится декламаторамъ вродъ Ювенала; онъ тонко издъвается какимъ нибудь одинмъ словечкомъ, безъ подчеркивай и криковъ; но его пронія, при всей ся тонкости, не щадить ничего. Все, что въ Римъ чтилось по привычки и но чувству долга, затрогивается у него въ шутливомъ тонъ. Героп его романа обнаруживають мало довфрія къ чиновникамъ и къ законамъ и весьма склонны думать, что, дабы выпграть свое дъло въ судѣ, нужно прежде всего заплатить судьѣ3). Они также мало довѣряють полиціи, а встр'ятиться ночью со стражей имъ чуть ли не также страшно, какъ съ ворами <sup>4</sup>). Предестный разсказъ объ Эфесской матронъ доказываетъ, что они не особенно высоко цънятъ женскую върность, думая, что всякая неутвшная вдова вовсе не прочь утвшиться.

<sup>1)</sup> Свет., Нероил, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tau., Ann., XV, 37. <sup>3</sup>) Sat., 14. <sup>4</sup>) Id., 15.

Они также нисколько не церемонятся пошутить надъ религіей: одна благочестивая обитательница Кампаніи не безъ улыбки говорить, что «ея страна такъ полна божествами, что тамъ легче ветрътиться съ богомъ, чёмъ съ человекомъ», и что она на коленяхъ просить открыть ей непроницаемыя тайны, «которыя были бы пзвёстны не болёе, какъ тысячь человыкь<sup>1</sup>)». Въ этомъ романь, столь мало нравственномъ но существу, постоянно ваходить рачь о нравственности; въ немъ нередко встречаются страницы, какъ будто заимствованныя изъ посланій Сенеки 2); но вет эти философскія размышленія часто занимають такое странное мъсто, что по всей очевидности авторъ относится къ нимъ несерьезно. Очень часто такія нравственныя сентенцін опровергаются весьма въскимъ образомъ. Трималхіону хочется на минуту растрогаться судьбою рабовъ: это считалось тогда хорошимъ тономъ. «Вѣдь они люди, говорить онъ, и вскормлены тѣмъ же молокомъ, что и мы $^3$ )». Это однако не мъшаетъ ему нъсколько позднъе пригрозить одному изъ своихъ служителей сжечь его живьемъ за какую то погрѣшность 4).

Манераписать также свидътельствуеть о томъ, что авторъ — свътскій человъкъ. Съ такою добросовъстностью воспроизводя народныя выраженія во всей ихъ милой некорректности, нашъ романисть пользуется въ высшей степени тонкимъ и нюанспрованнымъ языкомъ, когда онъ повъствуетъ отъ своего имени; Юстусъ-Липсіусъ говоритъ по этому поводу, что никогда никто такъ чисто не писалъ некорректностей (auctor purissimae impuritatis). Стиль Петронія дъластся особенно гибкимъ и колоритнымъ, когда заходитъ рѣчь о женщинахъ и любви. Во всей латинской литературъ нѣтъ ничего граціознѣе, чѣмъ разсказъ о приключеніяхъ Поліена и Цирцен; но въ этой граціи есть извъстная доля манерности и жеманности. Чувствуется вліяніе свътскаго общества, замѣтна привычка изощрять свои мысли и выражать нѣжныя понятія въ остроумной формѣ, —привычка, свойственная умнымъ людямъ при

<sup>1)</sup> Sat., 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напр. соображенія по поводу смерти Лихаса (Sat., 115) очень напоминають размышленія Сенеки по поводу смерти Корнелія Сенеціона (Epist., 101).

<sup>3)</sup> Sat., 71: et servi homines sunt et bundem lactem eiberunt. Какъ видно Петроній не заставляєть Трималхіона говорить безукоризненнымъ языкомъ. 4) Sat., 78.

взаимномъ общеніи. «Отличительная черта Петронія, говорить С.-Эвремонъ, заключается въ томъ, что, за исключениемъ нъсколькихъ одъ Горація, Петроній можетъ быть единственный писатель во всей древности, который ум'ваъ говорить гадантныя вещи». Это д'ыйствительно была новость, и С.-Эвремонъ справедливо говорить, что у Вергилія напр. «нізть ничего галантнаго»; онъ изображаль страсть со всею ся правдою и силою; Петроній рисуеть се ослабленною и обезсиленною отъ привычки совмъстной жизни и отъ свътской условности. Его влюбленные всегда настолько владжють собою, что сохраняють остроуміе даже въ самые н'яжные моменты; они выражаются съ тъмъ оттънкомъ преувеличенія, который нельзя себъ представить безъ улыбки и который звучить легкой проніей. Когда Поліень видить Цпрцею въ нервый разъ, онъ ослѣпленъ ся красотой, что не мѣшаетъ ему подробно ее описывать. «Нътъ словъ, говоритъ онъ, которыя могли бы описать ее въ течности. Волоса ея, волнистыя по природѣ, надали крупными кольцами на ся плечи. Ея лобъ былъ малъ 1) и обрамлялся волосами, которые она подымала вверхъ. Глаза ся блестели, какъ звъзды въ безлунную ночь; ноздри ся были слегка выгнуты, и ся граціозное маленькое личико походило на лицо Діаны, какимъ его изобразилъ Пракситель. Что сказать о ея подбородкф, о ея шеф, о ея рукахъ, о бълизнъ ся ногъ, которая блестъла сквозь золотыя повязки ся обуви? Она затмевала Паросскій мраморъ 2)». Оправившись нъсколько отъ своего удивленія, Поліснъ приближается къ ней и произносить следующія изысканныя слова, которыя и Расинъ охотно повторилъ бы, обращаясь къ прекрасному полу: «Прошу тебя во имя твоей красоты, не отвергни принять чужестранца въ число твоихъ обожателей. Ты найдешь его набожнымъ (къ твоей красотѣ), если поз-

<sup>1)</sup> Одинъ изъ переводчиковъ Петронія, Нодо, указываетъ по этому поводу, что небольшой лобъ считался древними за элементъ красоты и что они считали это даже признакомъ ума. Онъ прибавляетъ: ,,Если послушать нашихъ современниковъ, то можно было бы подумать, что мнѣніе относительно этого предмета измѣнилось; но люди съ хорошимъ вкусомъ думаютъ все по прежнему. Мы полюбопытствовали даже спросить объ этомъ нѣсколькихъ изъ первоклассныхъ красавицъ Франціи, изъ числа самыхъ умныхъ и любезныхъ; онѣ увѣрили наеъ, что большой лобъ есть значительный недостатокъ".

волинь себя обожать 1)». Надо думать, что такимъ остроумнымъ и жеманнымъ языкомъ говорили въ обществъ Понцен.

Заключенія, къ которымъ мы пришли послів раземотрівнія Settiricon'a, быть можеть удивять кого нибудь. Критики древности не такъ судили о произведении Петронія, какъмы, и высказывали о немъ другое мивніе. Ихъ приводиль въ заблужденіе разсказъ Тацита, который нельзя забыть. Они все думали о сатирь, которую Цетроній написалъ своей рукою въ последнія минуты жизни, чтобы отометить императору, осудившему его на смерть. Невозможно было конечно отожествлять ее съ романомъ, отъ котораго намъ остались такіе длинные отрывки, и который не могъ быть написанъ въ одинъ день; но критиковъ увлекала мысль, что романъ и сатира, принадлежа одному и тому же писателю, были составлены въ томъ же духв, и что въ обоихъ «авторъ хотълъ описать распутства Нерона, и что императоръ быль главнымь объектомъ его насмёшки въ обоихъ». По нашему мньнію, отъ такого воззрѣнія нужно отказаться. Satiricon не есть оппозпціонное произведеніе; невозможно думать, подобно С.-Эвремону, что «посредствомъ ловкаго расположенія различныхъ действующихъ лицъ Петроній затрогиваеть здёсь разные дерзкіе поступки императора и обычную безпорядочность его жизни». Лица, изображенныя авторомъ въ смъшномъ видъ, вовсе не императоръ, а также не его друзья, но скорбе люди, нелюбимые императоромъ, надъ которыми смбялись въ его кругу; Петроній написаль свою книгу не «въ періодъ скрытаго недовольства»; она напротивъ относится къ эпох'в его милости. Она не имъла цълью удовлетворить злобному чувству салонныхъ политиковъ, которые исподтишка передавали другъ другу и поглощали подозрительныя произведенія: она была написана для того, чтобы ее читали при дворф, въ кругу умныхъ развратниковъ и элегантныхъ кутиль, окружавшихъ Нерона и Поппею; своимъ произведеніемъ Петроній имфиь въ виду, также какъ вольноотпущенникъ Царисъ, «разбудить у государя вкусь къ наслажденію 2)».

Не надо однако идти слишкомъ далеко; съ подобными умными

<sup>1)</sup> Sat. 127. ego per formam tuam te rogo, ne fastidias hominem peregrinum inter cultores admittere; invenies religiosum, si te adorari permiseris.

2) Tan., Ann., XIII, 20: solitus luxus principis intendere.

людьми надо стараться не усиливать оттёнковь. Они такъ гибки, ловки и изворотливы, такъ умъють примъниться къ свъту и къ жизни, что имъ удается изобрать крайностей и соединять противоположности. Такимъ образомъ Петроній съуміль къ своей лести примішать нікоторую независимость. Несомнённо было бы несправедливо его смёшивать съ такими лицами, какъ Парисъ, Ватиній, Тигеллинъ, со вежми заурядными злодёями, готовыми все сдёлать и все стериёть, которыми, по словамъ Тацита, дворъ Нерона былъ полонъ болье, чъмъ всякій другой. Твердость Петронія въ моменть смерти выдёляєть его изъ ихъ среды, и даже Satiricon, если прочесть его внимательно, дастъ намъ лучшее понятіе объ авторъ. Замьчательно, что даже въ тъхъ мфетахъ, гдъ онъ хочетъ угодить императору, онъ ни на минуту не прекращаеть пронизировать. Выведенный имъ противникъ Лукана, передылывающій Фарсалію, изображень смышнымь поэтомь, котораго дети преследують камнями, когда онъ показывается подъ портиками; онъ такъ занятъ писаніемъ стиховъ на кораблѣ во время бури, что не замізчаеть грозящей ему гибели, и встрівчаеть ругательствами тёхъ, которые прерываютъ его, чтобы спасти. Не изъ хитрости ли выбраль онъ такую ничтожную личность тамъ, гдв могло быть зам'вшано самолюбіе имцератора? Можно было бы сказать, что Петроній самъ старается внушить намъ недовёріе къ своей лести, желая дать понять, что его услужливость не такъ безусловна и безгранична, какъ у другихъ? Это намъреніе, правда, робкое и замаскированное, просвичваеть не столько въ томъ, что онъ говоритъ, сколько въ томъ, чего онъ не высказываеть. Онъ тонко хвалить нёкоторые изъ талантовъ Нерона, которыми последній такъ тщеславился, но есть и такіе, о которыхъ Петроній не говорить ни слова. Въ своемъ романѣ, который всего касается, ни разу не упоминается о театръ, ни разу не встръчается намека на извъстную манію императора появляться на сценъ и принимать вънки за свое пънье въ лирическихъ драмахъ.

Такое молчаніе вызываеть серьезное удивленіе. Неронъ ничёмъ такъ не гордился, какъ своими тріумфами въ качествё музыканта и пёвца. Придворные хорошо знали это и безирестанно приносили жертвы богамъ, моля ихъ «о сохраненіи его божественнаго голоса». Когда послё нёкотораго колебанія, поощряємый сервилизмомъ общества, Неронъ отважился

выступить въ одномъ изъ театровъ, это носило характеръ важнаго событія въ Римь. Не надо думать, что всь отнеслись сурово къ такой фантазін: общественное мижніе разджлилось, и даже въ самой образованной части общества Неронъ нашелъ сочувствующихъ. Недавно открытое маленькое стихотворение того времени 1) изображаетъ намъ императора во время одного изъ такихъ торжественныхъ представленій, ноющимъ на сценъ въ полномъ театральномъ одъянін свои «Троянскія пъсни». «Таковъ былъ Фебъ, говоритъ поэтъ, когда, радуясь смерти зм'вя, онъ славилъ свою побъду, ударяя своимъ смычкомъ по искусной лиръ». Затёмъ онъ прибавляетъ: «Дочери Піэра, взмахните крыдами и какъ можно скоръе летите къ намъ; здъсь отнынъ возвышается Геликонъ; здъсь вы найдете своего Аполлона. И ты, священный градъ, Троя, гордись своимъ разореніемъ и съ гордостью укажи это стихотвореніе родинъ Агамемнона. Твои несчастія наконецъ получили возмездіс. Возрадуйтесь, развалины, и благодарите свою печальную судьбу; вотъ потомокъ Троянцевъ воздвигаетъ васъ изъ пенла»! Можетъ быть скажутъ, что это не болъе, какъ поэтическая лесть; изъ примъровъ Марціала и Стація изв'єстно, что они не щадили похвалъ Цезарямъ, менте всего того достойнымь; но между тіми, которые синсходительно отнеслись къ театральной страсти императора, были и очень серьезныя лица. Вначалъ его царствованія, Сенека написалъ стихи, въ которыхъ Аполлонъ говорить о семнадцатильтнемъ императоры: «Онъ похожъ на меня лицомъ и красотой; своимъ ивніемъ и голосомъ онъ равняется со мною » 2). Подобныя неосторожныя похвалы могли поощрять Нерона въ его нелъпыхъ выходкахъ; естественно было, что онъ не хотълъ оставить для себя одного свои таланты, которыми его друзья безпрерывно восторгались, а стремился доставить наслаждение ими всему свёту. Когда онъ ръшился на это, онъ пожелалъ выступить на сценъ въ сопровождении своихъ двухъ министровъ, Сепеки и Бурра, чтобы въ актерѣ публика узнала императора, и добился отъ нихъ согласія, чтобы они подали всымь зрителямь знакъ къ апплодисментамъ. Тацитъ разсказываетъ,

2) Ludus de morte Caesaris, 4, 1.

¹) Двѣ эклоги, найденныя нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ библютекѣ Эйнвидельнскаго монастыря. Онѣ отпечатаны въ Латинской Антологіи, изд. Ризе. №№ 725 и 726.

что Бурръ апилодировалъ, не переставая стонать (maerens Burrhus ac laudans) 1); но онъ былъ старый солдать, который никогда не умълъ стать порядочнымъ придворнымъ: Сенека же въроятно апплодировалъ охотиве. Что касается Грековъ, которые толиились на подобныхъ зржлищахъ, то они относились съ такимъ почтеніемъ ко всему, касающемуся театра, что ихъ не могло удивить ноявление императора актера 2): поэтому то они, слушая его, выражали такое сильное восхищеніе, такой шумный энтузіазмъ, что Неронъ провозгласиль ихъ самыми тонкими знатоками въ свётё и наиболёе достойными слушать и судить его. Возмущались лишь старые Римляне, упорно остававшіеся в'врными традиціямъ прошлаго; они им'вли такое высокое мнівніе о верховной власти и такое презрвніе къ комедіантамъ, и выше всёхъ добродътелей ставили почтение къ внъшнему decorum. То, что на насъ дъйствуетъ главнымъ образомъ своею смъшною стороной, имъ казалось великимъ безчестіемъ, и Ювеналъ является точнымъ истолкователемъ ихъ чувствъ, когда онъ съ большею суровостью упрекаетъ Нерона за то, что онъ показывался на сценъ, чъмъ за убійство матери. На чью сторону становился Петроній среди такихъ разноржчивыхъ мивній? Онъ этого не высказываеть, по крайней мврв въ цзвъстной намъ части своей книги, гдъ онъ имъль случай высказать столько другихъ вещей. Итакъ, если въ романъ, написанномъ съ цёлью доставить удовольствіе государю и «разбудить въ немъ жажду наслажденія», Петроній ни словомъ не намекаеть на его безумную страсть къ театру, то надо думать, что онъ не одобрялъ ее. Молчаніе конечно есть весьма робкій протесть, но и этого достаточно, чтобы Петроній явился передъ нами въ дучшемъ світь. Посреди концерта всеобщихъ похвалъ и молчаніе составляеть уже, быть можетъ, ифкоторую заслугу; отсюда не очень рискованно будеть заключить, что этоть умный человъкъ долженъ былъ сохранять извъстное достопиство въ своихъ отношеніяхъ съ такимъ страшнымъ, требовательнымъ и подозри-

<sup>1)</sup> Въ развалинахъ одного маленькаго городка Малой Азіи найдено постановленіе мѣстнаго населенія въ честь чужестранныхъ пословъ, которые пѣли публично, аккомпанируя себя на китарѣ. То что считалось похвальнымъ со стороны пословъ не могло особенно шокировать въ императорѣ (Vaddiengton, Insc. de l'Asie Mineure, № 81).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann., XIV, 15.

тельнымъ повелителемъ, какимъ былъ Неронъ, что, будучи фаворитомъ императора, онъ не соглашался огуломъ поощрять всё его капризы, и наконецъ, что онъ не сталъ дожидаться смерти, чтобы показать себя болёе стойкимъ и гордымъ, чёмъ всё тѣ, которые вмёстѣ съ нимъ служили и льстили.

Изъ всего сказаннаго можно сдълать выводъ, что произведение Петронія не было прямой сатпрой на дворъ Нерона; но, хочеть ли этого авторъ или нътъ, его книга дастъ намъ самое неблагопріятное понятіе объ императоръ и его друзьяхъ. При чтеніи Петронія, складывается крайне печальное мнение о томъ обществе, съ которато онъ списывалъ свои картины, и которому онъ хотвлъ правиться. Satiricon есть такого рода произведение, что невозможно дать о немъ полное понятие читателю, сколько инбудь уважающему самого себя. За исключениемъ цитированныхъ или разсказанныхъ мъстъ, остальное не поддается разбору. Какъ излагать сцены, гдъ авторъ съ удовольствіемъ описываетъ все, что обыкновенно стараются скрыть, гдё безиравственность какъ бы приправлена и подчеркнута изяществомъ, гдф самыя противоестественныя страсти выражены такимъ живымъ и остественнымъ тономъ? Очевидно, тотъ міръ, гдё такія вещи могли говориться и слушаться, безъ стъсненія, быль отличень отъ нашего міра. Мы конечно не хотимъ утверждать, что во времена Нерона вев жили такъ, какъ Энколиъ и Асциять; весьма въроятно, что тогда, какъ и теперь, романисты бол'ве склонны были къ изображению исключительнаго, чёмъ обычнаго; но, если нравы, описываемые Пстроніемъ, не принадлежали всему современному ему обществу, то все же это общество развлекалось его разсказами, которые позволяють по крайней мфрф судить, какимъ оно обладало нездоровымъ любопытствомъ и развращеннымъ воображеніемъ.

Петроній обозначаєть кульминаціонный пункть римской безнравственности, такъ какъ Тацить говорить, что, начиная съ Веспасіана, вошло въ привычку жить проще, и правы установились болѣе порядочные. Но и среди такой развращенности оставались еще честные люди; чтобы быть справедливыми, мы не делжны забывать, что въ тотъ моментъ, когда Петроній сочиняль свой непристойный романъ, Сенека писаль свои прекрасныя философскія произведенія, такъ что

рядомъ съ болъзнью находилось и лъкарство. Та эпоха, гдъ страннымъ образомъ перемъшивались добродътели и пороки, великія теоріи и мелкія страсти, тонко обдуманная мораль и низкая безправственность, непольно наподить на мысль о французскомъ обществъ прошлаго въка. И туть случалось, что люди «видъли добро, а дълали зло», и что легкость нравовъ соединялась со строгостью принциповъ. Сколько легкомыслія и вмѣстѣ серьезности! Какой контрасть въ рѣчахъ свѣтскихъ людей между возвышенностью идей и цинизмомъ выраженій! Сколько слабостей, сколько скандальных эпизодовъ въ собраніяхъ, гдф слово добродътель не сходило съ языка! Какой диссонансъ между поведеніемъ и доктринами у великихъ писателей, которые поучали своихъ современниковъ! И все же это общество, которое кажется намъ иногда такимъ пустымъ и развращеннымъ, было, можетъ быть, въ сущности болже моральнымъ въ силу сознанія, что ему принадлежить справедливость и право, чёмъ предшествовавшее ему общество, которое считается такимъ строгимъ; во всякомъ случав можно сказать, что оно болье послужило человъчеству. То же самое надо сказать и о римскомъ мір'в во второмъ в'як'в; при вс'яхъ ошибкахъ и преступленіяхъ, которыя мы не желаемъ оправдывать, несмотря на то, что практика часто противоръчила теоріямъ, общество того времени двигалось къ дучшему соціальному строю. Въ это время стали помышлять о томъ, чтобы сгладить старыя несправедливости, которыхъ не замъчали предъидущие въка; замъчается забота объ облегчении судьбы раба, о поднятии положения женщины, о помощи бёднымъ, о лучшемъ воспитании дётей. Теченіе такъ сильно, что самые дурные императоры не могутъ ему противостоять. Начиная съ Августа до Константина, законодательство съ каждымъ днемъ становится справедливъе и человъчнъе. Тиберій, Неронъ, Домиціанъ издають превосходные законы, которые заняли м'всто въ кодексахъ христіанскихъ государей. Можно было бы сказать, что моральный прогрессъ является неизовжной необходимостью, если онъ совершается при помощи такихъ недостойныхъ орудій. Справедливое суждение объ этой эпох в можно произнести только при томъ условии, чтобы отмътить все хорошее и дурное, что въ ней встръчается, и вслушаться въ противоръчивые голоса, которые говорять намъ объ ея порокахъ и добродътеляхъ. Не забудемъ, что это-время Петронія и

Сенеки. Изъ нихъ обоихъ Сенека имѣетъ конечно большее значеніе: ему принадлежитъ будущность, и міръ пойдетъ по тому пути, по которому онъ шелъ. Но не надо пренебрегать и Петроніемъ; зная, какое положеніе онъ занималъ около императора и съ какимъ намѣреніемъ онъ писалъ, зная, что Satiricon долженъ былъ быть любимымъ чтеніемъ императора и его друзей, мы склонны обращать большее вниманіе на легкіе разсказы, которые въ немъ содержатся; изъ него мы узнаемъ тысячи любопытныхъ подробностей, о которыхъ исторія не удостапваетъ говорить; при помощи его мы проникаемъ въ темные уголки данной эпохи, которые она неохотно открываетъ послѣдующимъ поколѣніямъ, и которые становятся такъ интересны, когда эта эпоха отходитъ въ прошлос; однимъ словомъ, изъ романа Петронія можно извлечь такуюже выгоду, какъ изъ романовъ Дидро и Кребильона, которые завершаютъ въ нашихъ глазахъ картину общества восемнадцатаго столѣтія.

## ГЛАВА УІ.

# Оппозиціонные писатели.

Въ общемъ, литература временъ имперіи была благопріятна цезарямъ. Особенно поэты у которыхъ обыкновенно не было другихъ средствъ къ существованію, кромѣ щедротъ государя, не жалѣли ему лести. Въ своихъ похвалахъ по отношенію къ нему они не знали мѣры. Имъ ничего не стоило пожертвовать всѣмъ прошлымъ во славу императора и повергнуть почтенныхъ героевъ республики къ ногамъ Нерона или Домиціана. Совершенно также неумѣли себя сдерживать и историки вродѣ Велея Патеркула, или Валерія Максима и даже Сенека, самый популярный изъ философовъ того времени, хоть и нападаетъ иногда на цезарей, но всецѣло стоитъ на сторонѣ цезаризма. Были однако недовольные и въ литературѣ: три величайшіе писателя того времени, Дуканъ, Тацитъ и Ювеналъ, справедливо считаются врагами императоровъ. Отъ ихъ произведеній несомнѣнно получается

впечатлѣніе, неблагопріятное для пмперіп; но не всѣ трое въ одпнаковой степени враждебны ей, и въ оппозиціи каждаго изъ нихъ есть характерныя отличія. Постараемся опредѣлить относительно каждаго изъ нихъ, до какого предѣла простиралась ихъ оппозиція, каково было ся происхожденіе, какой она носила характеръ, и что мы можемъ узнать изъ нея о настроеніи ихъ современниковъ.

#### T

Лукань.—Характерь первыхь книгь *Фарсаліи*.—Ссора Лукана съ Нерономь.— Характерь его послъднихь книгь.—Заговорь.

Извъстно, что Луканъ не былъ республиканцемъ по рожденію. Въ моментъ, когда онъ надълъ мужскую тогу, дядя его Сенека, воспитавшій Нерона, помогалъ править имперіей; его отецъ, Анней Мела былъ «прокураторъ», т. е. интендантъ императора; онъ нажилъ большое состояніе на различныхъ финансовыхъ должностяхъ. Самъ Луканъ оканчивалъ свое образованіе въ Авинахъ, когда Неронъ вызвалъ его назадъ, чтобы включить его въ число своихъ друзей. Можетъ быть, онъ хотълъ сдълать его своимъ довъреннымъ пли давать ему на исправленіе свои стихи, которые онъ имълъ манію писать 1).

Неронъ тогда только что умертвилъ свою мать и считалъ себя отнынъ свободнымъ отъ всякихъ тревогъ; онъ безъ удержу отдавался своимъ капризамъ: онъ правилъ колесницами въ циркахъ, иълъ въ театрахъ, давалъ народу постыдные праздники, гдъ могли найти удовлетвореніе вст развратные вкусы. Луканъ безъ сомнънія былъ участникомъ этой жизни, полной развлеченій. Какое зрълище и какая опасность для двадцатильтняго юноши, которому природа дала пылкое воображеніе, слабое сердце и неуравновъшенный умъ! Есть основаніе думать, что онъ не противостоялъ окружавшимъ его опаснымъ соблазнамъ. Когда Неронъ придумалъ ввести въ Римъ греческія игры (Neronia), гдъ происходили состязанія въ пъніп и въ ораторскомъ искус-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tau., Ann. XIV, 16: carminum quoque studium affectavit, contractis quibus aliqua pangendi facultas.

ствѣ, Луканъ записался въ число состязающихся; онъ выступилъ въ театрѣ Помиея и конкурировалъ на призъ хвалебной поэмой въ честь императора <sup>1</sup>). Въ награду онъ былъ назначенъ авгуромъ и квесторомъ раньше требуемаго возраста; когда онъ въ качествѣ такового устроилъ игры, то, говорятъ, народъ встрѣтилъ его такими анполодисментами, какими нѣкогда встрѣчали Вергилія.

Въ это именно время онъ началъ писать Фарсалію. Выборъ такого съжета казался очень страннымъ со стороны фаворита императора, такъ что въ этомъ фактъ хотъли подмътить ибкоторый оттънокъ оппозицін. Намъ кажется теперь, что тогда никому не должны были позволять касаться такихъ опасныхъ воспоминаній, и что надобыло быть врагомъ императора, чтобы рышиться разсказывать про кровавыя столкновенія, положившія начало имперіп. Но это ошибка; въ дійствительности о нихъ говорили свободиће, чёмъ мы думаемъ. Риторы въ этих событіяхь искали темь для школьныхь декламацій, историки повъствовали о нихъ, поэты со временъ Августа воспъвали ихъ въсвоихъ стихахъ, и никто не находилъ въ этомъ ничего предосудительнаго. Всеусноканвающее время охладило воспоминанія о страстной борьов. Самъ Калигула велвлъ переиздать произведение Кремунія Корда, считавшееся столь опаснымъ во времена Тиберія, гав Бруть и Кассій названы последними римлянами. Такимъ образомъ можно было разсказывать про борьбу Помпея и Цезаря, не навлекая на себя репутацію неблагонадежности, и даже при дворф императора не считалось непростительной смёлостью избирать такой сюжеть для энической поэмы. Это соображение вполнъ подтверждается тъмъ, что Фарсалія была посвящена Нерону, — поэтъ хотіль, чтобы она появилась подъ его покровительствомъ. Эпонея Лукана, которая въ концѣ должна была служить для прославленія республики, начинается вопіющею похвалою императору: горько оплакавши междоусобную войну, Луканъ вдругъ спохватывается и торжественно возглашаетъ, что нужно простить ей и даже быть благодарнымъ, потому что она подготовила восшествіе на престолъ Нерона. «Вев преступленія, говорить онъ, вев

<sup>1)</sup> См. біографін Лукана, собранныя Рейффершейдомъ (Suetoni reliq. стр. 50 и 76), и диссертацію Генте, De Lucani vita et scriptis, Берлинъ, 1859).

объдствія нравятся намъ, если они вознаграждены такой цѣной.» Затѣмъ онъ возвѣщаетъ императору его апоосозъ и заранѣе воспѣваетъ его какъ божество. Онъ изображаетъ, какъ Неропъ возносится къ звѣздамъ, когда его задача на землѣ будетъ окончена; небеса ликуютъ отъ радости принять его въ свои сферы, а боги ухаживаютъ вокругъ своего новаго коллеги, состязаясь въ предупредительности, чтобы угодить ему, отдаютъ ему свои прерогативы и позволяютъ ему выбирать на Олимпѣ мѣсто и занятія по своему вкусу 1). Такая смѣшная лесть, которою столько попрекали Дукана, показываетъ намъ, какъ онъ дорожилъ въ то время милостями своего повелителя. Онъ безъ сомнѣнія не былъ бы такъ неостороженъ, чтобы воспѣвать гражданскую войну, еслибъ онъ думалъ, что это могло бы задѣть императора и его друзей. Такимъ образомъ позволительно предположить, что избранный имъ сюжетъ самъ по себѣ не внушалъ подозрѣнія и не компрометтировалъ автора, взявшагося за его обработку.

Но надо сказать, что очень легко было скомпрометтировать самого себя, трактуя такой сюжеть. Самый предметь подаваль массу поводовь къ намекамъ и сближеніямъ; ничего не стоило обратить воспоминанія въ эниграммы и подъ видомъ разсказовъ о прошломъ критиковать настоящее. Луканъ не отказалъ себѣ въ такомъ удовольствіи, но только въ послѣдней части своего произведенія. Первыя три книги, именно тѣ, которыя были посвящены Нерону, которыя послѣдній несомнѣнно слышалъ въ чтеніи, носятъ не совсѣмъ одинаковый характеръ съ остальнымъ, и болѣе чѣмъ вѣроятно, что онѣ не содержали ничего, что могло бы не понравиться императору.

Дъйствительно, замътимъ, что въ началъ Фарсали, указывая тенденцію и духъ своего произведенія, онъ не говорить ни одного слова, въ которомъ бы сказалось его недовольство. О республикъ не высказывается никакого сожальнія: авторъ не упрекаетъ Цезаря за ея ниспроверженіе и не хвалить Помиея за ея защиту. Въ изображеніи прежняго правленія не видно желанія, чтобы это правленіе было сохранено. Онъ сильными чертами рисуетъ всъ его злоупотребленія, «безпрестанно нарушаемые законы, консуловъ и трибуновъ, состязающихся въ несправедли-

¹) Phars., I, 23 и 59.

вости, инсигніи, покупаемыя ціною денегь, и происки, эту общественную чуму, возобновлявшую ежегодную торговлю продажными должностями на Марсовомъ полъ 1)». Народъ, который такъ дурно пользуется своей свободой, достоинъ того, чтобъ ее потерять, и нельзя даже желать, чтобы онъ сохраниль ее, или сердиться на того, кто се отнимаетъ. Итакъ Луканъ сначала повидимому не интересовался политическимъ вопросомъ; самое діло, изъ за котораго столкнулись враждующія стороны, кажется ему въ сущности безразличнымъ. Безъ сомивнія, онъ и въ первыхъ книгахъ не цезарьянецъ, какъ утверждали нѣкоторые 2), но онъ также и не на сторонъ Помпея. Онъ не хочетъ сдълать выбора между обоими соперниками. Портреты ихъ, нарисованные имъ во вступленін къ поэм', вовсе не прикрашены. Онъ восхищается д'вятельнымы характеромы Цезаря, но оны изображаеты эту дёятельность злою силой, которая стремится только къ разрушенію 3): такъ молнія вырывается съ грохотомъ изъ тучи и съетъ обломки на своемъ пути. Слабыя стороны Помися изображены также безъ всякаго пристрастія: въ то время какъ Цезарь оканчиваетъ завоеваніе Галлін, безтактный Помпей остается въ Римв въ неблагодарной роли полицейскаго, возбуждая противъ себя яростную ненависть, и уменьшаетъ свой престижъ, давая наблюдать себя черезчуръ близко. Наканунѣ того дня, когда война должна была рёшить судьбу имперіп, «онъ разучивается военному ремеслу.» Онъ думаетъ, что его любятъ, потому что онъ окруженъ льстецами; онъ считаетъ себя могущественнымъ, потому что чернь рукоплещеть при его появлении въ театръ, «но онъ уже не болъе, какъ твнь великаго имени.» Таково нелестное отношение Лукана къ обоимъ. Еще болъе характерно, что онъ не хочетъ ръшить, на чьей сторонъ была справедливость. — Quis justius induit arma? Scire nefas 4). — Онъ старается не становиться ни на чью сторону, или скоръе онъ противникъ той и другой партін. Онъ вміняеть имъ въ преступленіе то, что они прибъгали къ оружію, онъ не можеть простить имъ, что «они доставили міру зр'влище могущественнаго народа, который

<sup>1)</sup> Phars., I, 180.

<sup>2)</sup> Bernhardy, Grundriss der Röm litt. crp. 487: anfangs als Caesarianez.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>\(\) Phars., I, 150: gaudensque viam fecisse ruina.
<sup>4</sup>\(\) I. 126.

обращаеть мечь противъ собственныхъ недръ, зредище братскихъ армій, которыя быются другъ противъ друга съ нечестивой яростью.» Такимъ образомъ гиввъ Лукана въ началв его произведенія возбуждается не потерей свободы, а междоусобной войной. Негодование поэта не двлаеть различія между обфими партіями, которыя быются «съ нечестпвою яростью, » и, такъ какъ и тв и другіе виновны въ томъ, что вооружились другъ противъ друга, то преступление кажется автору равнымъ съ той и съ другой стороны.

Эти чувства принадлежать не только Лукану; со времень Августа таковы были мивнія и императора и двора. Хотя Августь всёмъ быль обязанъ Цезарю, но всетаки онъ не хотълъ считаться безусловнымъ незарьянцемъ. Ему несомитнио казалось, что осуждая побъдителей и побЪж денныхъ, онъ ставить свою власть выше партій пвив всякихъ революцій. Онъ былъ революціонеромъ, когда надо было добиваться императорской власти, и сталь консерваторомь, чтобы ее сохранить: такова обыкновенная тактика властолюбцевъ, когда ихъ замыселъ приведенъ уже въ исполненіе. Въ д'яйствительности же Августь изъ междоусобной войны, которая завоевала ему тронъ извлекалъ выгоду; но не желая поощрять другихъ въ подражаніи себъ, боясь, чтобы его примъръ не обратился противъ него же, онъ осуждалъ въ принципъ гражданскую войну. Онъ не запрещаль своимъ лучшимъ друзьямъ порицать прошлое, чтобы упрочить настоящее. Онъ позволяль своему поэту Горацію торжественно объявить, что третій тріумвирать, гдф онъ участвоваль съ Лепидомъ и Антоніемъ, былъ гибельнымъ для республики 1); онъ не былъ въ претензін на то что Вергилійнизвергъ въ Тартаръ «солдатъ, которые принимали участіе въ братоубійственных войнахъ 2)» т. е. техъ, которые умерли за Августа при Филиппахъ. Онъ конечно одобрилъ бы Лукана, еслибъ слышалъ, какъ онъ обращается къ объимъ арміямъ: «Что за ярость, о граждане, что за безумная страсть къ сраженью! Зачемъ такъ расточать римскую кровь на глазахъ у вражескихъ народовъ! Въ тотъ моментъ, когда слъдовало бы исторгнуть у гордаго Вавилона итальянскіе трофен, когда тінь Красса еще бродить безь погребенія и неотомщенная, вы т'вшитесь борьбой, которая никогда не

Oðu, II, 1, 3: gravesque principium amicitias.
 Aen., VI, 603.

заслужить тріумфа 1)!» Воть что думали или по крайней мірті говорили приближенные государя; Луканъ, проклиная гражданскія войны, осуждая одинаково обі партіп во имя патріотизма, всеціло становился на точку зрівнія ооффиціальных в сферъ и императора.

Правда, безпристрастное равновъсіе, которое онъ, какъ ему кажется, сохраняетъ между обоими соперниками, быстро нарушается, и съ первой же книги Фарсалии онъ какъ будто склоняется въ пользу Помися. Онъ измышляеть, что въ тотъ моменть, когда Цезарь подходить къ берегу Рубикона, лежащаго на границъ его провинціи, Отечество является ему и говорить его солдатамь: «Остановитесь, если вы уважаете законы, если вы еще граждане 2).» Такъ какъ они не внемлють этому голосу, то они являются просто бунтовщиками. Когда, взявши Ариминумъ и обративши въ бътство войска своего соперника, Цезарь вступаеть въ Римъ, который онъ не видалъ втеченіе десяти лъть, поэть чувствуеть и выражаеть въ прекрасных стихахъ благородное огорченіє: «Боги Олимпа! говорить онъ, если бы онъ возвращался въ свое отечество, побъдивши лишь племена Галліи и Съвера, какое было бы то празднество для него! Какія анилодисменты! Какое великольніе!... Какой прекрасный тріумфъ онъ потеряль, одержавни нъсколько лишнихъ побъдъ! 3)» Итакъ онъ осуждаетъ побъды и находить ихъ преступными. Побъжденный Помпей, принужденный покинуть Италію, кажется ему заслуживающимъ предпочтеніе предъ своимъ победоноснымъ противникомъ. «Онъ уходить со своею женой и дётьми, онъ влечеть весь свой домъ въ бой; онъ уходить, все еще великій, сопровождаемый цёлыми націями въ свое изгнаніе <sup>4</sup>). Ясно видно, на чьей сторонъ его симпатія; онъ только что сказаль намъ, «что нельзя знать, на чьей сторонь была справедливость», и сейчасъ же открыто объявляеть себя сторонникомъ Помпея. Не следуеть думать, что такой внезапный, возбуждающій наше удивленіе поворотъ, поражаль или шокироваль современниковъ. Общественное мивніе высказалось давно: оно стояло за Помпея и не скрывало своихъ симпатій.

<sup>1)</sup> Phars., I, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) III, 73. <sup>4</sup>) II, 730.

Императоры повидимому не были этимъ недовольны и не считали нужнымъ изгонять восноминанія о Помиев или защищать славу Цезаря. Въ политику Августа входило отдѣлять свое дѣло отъ дѣла своего предшественника. Цезарь разрушилъ республику. Августъ хотѣлъ прослыть ея возстановителемъ. Онъ постоянно восхвалялъ прошлое, онъ протягивалъ руку побѣжденнымъ въ Фарсальской битвѣ, и, какъ бы въ знакъ примпренія съ ними, онъ пезволялъ имъ относиться довольно свободно къ своему побѣдителю. Эти побѣжденные составляли въ Римѣ тотъ большой свѣтъ, который съ теченіемъ времени создавалъ общественное миѣніе; ихъ настроеніе скоро стало настроеніемъ всего образованнаго общества. Даже въ оффиціальныхъ кругахъ о Цезарѣ или старались ничего не говорить, или говорили дурно.

Со временемъ дошло до того, что великій диктаторъ оказался боліве педостойнымъ числиться между предками государя; его имени ність въ надинсяхъ, гдів Неронъ такъ напыщенно перечисляєть своихъ предковъ 1). Даже при дворів императоровъ осуждалось то дізло, за которое онъ боролся; напротивъ, дізло Помися безъ колебанія называютъ правымъ такіе два друга имперіи, какъ Сенека и Квинтиліанъ 2). Луканъ могъ высказываться безбоязненно въ томъ же смыслів, какъ они; настроеніе общественнаго мнізнія было таково, что, даже въ поэмів, посвященной преемнику Цезаря, разрівшалось сурово относиться къ Цезарю, и можно утверждать, что, несмотря на пристрастіе поэта къ Помпею, въ первыхъ трехъ книгахъ Фарсаліи нізтъ ничего, что было бы несвойственно візрноподданному.

Въ остальной части поэмы тонъ памъняется и върноподданный становится ярымъ противникомъ. Дъло въ томъ, что въ промежуткъ между пачаломъ и концомъ поэмы поэтъ поссорился съ императоромъ. Политика была совершение не при чемъ въ ихъ ссоръ, и ихъ довело до столкновенія одно литературное самолюбіе. Когда Луканъ окончилъ свои первыя три книги, онъ предалъ ихъ гласности, и можно себъ

1) См. Orelli, 728, 732 и 5407. Списокъ предковъ Нерона во всёхъ оффиціальныхъ надписяхъ прерывается на Августъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Сен., De prov., III, 14: toto terrarum orbe (Cato) pro causa bona tam pertinaciter quam infeliciter militat. Квинт., XII, 1, 16: neque spe, neque metu declinatus animus (Ciceronis) quominus optimis se partilus, id est reipublicae jungeret.

вообразить, какъ онв были встрвчены. Онъ выбраль самое вврное средство, чтобъ привести въ восторгъ сеоихъ современниковъ: онъ нравидся имъ заразъ и своими достоинствами, и своими недостатками. Читатели удивлялись не только прекраснымъ стихамъ, энергическому чувству, словомъ всей той римской поэзін, которая такъ выдёлялась среди пръсныхъ миоологическихъ ухищреній подражателей Проперція и Овидія, но восхищались также и гиперболичностью, силою и топкостями остроумія, введенными въ моду новой школой. Усивхъ Лукана быль такъ шуменъ, что Неронъ сталъ ревновать. Говорятъ, когда онъ однажды присутствоваль на чтенін Фарсаліи, сопровождаемомъ тріумфомъ, онъ внезапно вышелъ, не дождавшиев конца, подъ предлогомъ освъжиться 1); его конечно привели въ нетеривніе апилодисменты, которыми осыпали молодого поэта. Луканъ, оскороленный такой невъжливостью, отметиль насмъшками. Онъ осмъдился пародировать стихи императора, онъ нападалъ на его друзей, онъ преследовалъ даже его самого дерзкими шутками, отъ которыхъ слушателямъ становилось страшно. Неронъ, который хорошо зналъ, умѣлъ найти ему самое чувствительное наказаніе: онъ отв'єтиль на его остроты лишь тъмъ, что запретилъ ему на будущее время что бы то ни было читать и публиковать. Нельзя было придумать болье жестокой пытки для человъка, который создаль себъ привычку изъ всеобщаго восхищенія. Ниперонъ говорить, что невысказанная острота жжеть роть; тымь большее огорчение доставляють поэту стихи, которые не могуть увипъть свъть. Дуканъ продолжалъ свое произведение тайкомъ; за неимъніемъ другихъ поклонниковъ, онъ очень восхищается самъ собою, но чёмъ лучше онъ находить собственные стихи, тёмъ болёе онъ страдаетъ отъ того, что никто кромъ него ихъ не знаетъ. Дъйствительно, онъ провозглашалъ, что его создание не погибнетъ вопреки усилиямъ его уничтожить. «Моя Фарсалія будеть жить, говориль онь съ побъдоноснымъ видомъ, и будущія времена не осудять ее на забвеніе 2)». Но молодой человъкъ, увлеченный популярностью, не могъ довольствоваться такой запоздалой славой. Онъ не могъ утёшиться, поте-

<sup>2</sup>) Phars., IX, 985.

<sup>1)</sup> Reifferscheid, Suet. reliq., etp. 50: mulla nisi refrigerandi sui causa.

рявъ анилодисменты читальныхъ залъ. Время только обостряло страданія его оскороленнаго самолюбія; поэтому по мірь того, какъ подвигается его поэма, чувствуется, какъ она становится все зябе и дерзче. На каждомъ шагу встрвчаются коварные намеки или жестокія надввательства противъ ненавистной власти. Онъ насмѣхается надъ «выборами», которые якобы сохраняють Римлянамъ тёнь прежней свободы 1); онъ смъстся надъ постыдною лестью, которою осыпають императора, забывши, что онъ самъ подавалъ тому примѣръ 2); апоесозъ императора, къ которому поэтъ такъ сочувственно относился въ первыхъ стихахъ Фарсаліи, кажется ему кощунственной комедіей, съ тъх порт какъ императоръ сталъ его врагомъ 3). Понятно, что нътъ больше и ръчи о той безпартійности, которою онъ кичился въ началъ своей поэмы. Онъ все придирчивъе относится къ Цезарю: послъдній становится какимъ то маніакомъ, который старается заслужить ненависть своихъ согражданъ и былъ бы очень недоволенъ ихъ любовью 4), онъ въ бъщенствъ мечется безъ причины и бросается во всъ стороны «быстрый, чымь тигрица вы моменть родовы в)», онь, какъ дикарь, радуется, видя потоки крови, онъ счастливъ, созерцая «горы сваленныхъ въкучу мертвецовъ и умирающихъ», и отрывается отъ этого зрълища лишь тогда, когда трупный запахъ прогоняетъ его съ поля битвы <sup>6</sup>).

Воть какимъ образомъ Луканъ сдѣлался республиканцемъ: ненависть къ императору сдѣлала его врагомъ имперіп; но надо признать, что онъ въ своей враждѣ откровеннѣе и энергичнѣе, чѣмъ всѣ современники. Когда онъ доходитъ до фарсальскаго пораженія, онъ не можетъ болѣе сдержать порывъ своихъ чувствъ; гнѣвъ и горе внушаютъ ему лучшіе стихи, какіе онъ когда либо написалъ. «Тогда то, говоритъ онъ, свобода покинула насъ и не возвращалась солѣе. Она укрылась по ту сторону Тигра и Рейна, она для насъ потеряна, она стала исключительнымъ достояніемъ Германцевъ и Скифовъ, Италія

¹) V, 398.

V, 385.
 VII, 456.

<sup>4)</sup> III, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) V, 405. <sup>6</sup>) VII, 821.

не знасть ся. Какъ бы я хотъль, чтобы она ся никогда не знала! Римъ, отчего ты не останся въ рабствъ съ того дня, когда Ромуль созвалъ воровъ въ твой пріютъ, и вилоть до Фарсальскаго бъдствія! Я не прощаю обонмъ Брутамъ. Зачемъ мы такъ долго жили подъ покровительствомъ законовъ? Зачёмъ наши года назывались именами консуловъ? Арабы, Персы и всё другіе народы Востока счастливее насъ: они никогда не знали ничего другого, кром'в тиранін. Изъ вевхъ илеменъ, подчиненныхъ одному повелителю, мы въ худшемъ положенін, потому что мы, будучи рабами, красивемъ отъ своего рабства 1)!» Какъ мы здвсь далеки отъ робыму чувствъ оппозиціи того времени; ненависть къ настоящему и сожалвніе о прошломъ никогда въ то время не выражались съ такою силой, и всетаки эти горькія слова не облегчають его сердца. Чувствуется, что онъ хотъль бы перейти отъ словъ въ дълу; онъ постоянно взываеть къ Бруту, какъ человъкъ, выбравшій его своимъ идеаломъ и решившися следовать его примеру. Когда Брутъ передъ Фарсальской битвой покрываеть свою голову шлемомъ и идеть навстрѣчу смерти, поэтъ умоляетъ его пощадить себя. «Честь республики, прочувствованно говорить онъ ему, лучшая надежда ссната, последній носитель имени, славнаго между всёми во всё вёка, не бросайся безразсудно въ средину битвы». Время еще не настало; прежде чвмъ умереть, онъ долженъ заколоть великую жертву въ честь свободы<sup>2</sup>). Вмѣстъ съ Бругомъ, онъ становится отнынъ его героемъ, и Катонъ не тотъ сухой философъ и резонеръ, котораго представляеть себъ Сенека, индифферентно, по его мивнію, относпанійся къ двламъ своей страны, но настоящій Катонъ, который убиль себя, чтобы не пережить республики. Онъ противополагаетъ его цезарямъ, которымъ расточалось столько лживой лести и которымь съ такою легкостью удвляется мвето въ небесахъ. Эти почести приличествують одному Катону, жертвъ Цезаря: «Вотъ настоящій отецъ отечества, говорить онъ, воть тоть, котораго Римъ, сегодня или завтра сдълавшись свободнымъ, пом'встить въ число боговъ, пипс, olim, factura deum 3)!»

Когда онъ писалъ эти стихи въ конц'в своей поэмы и своей жизни,

¹) VII, 431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) VII, 588. <sup>3</sup>) IX, 601.

когда онъ назначалъ такой близкій срокъ для освобожденія, онъ безъ сомнънія зналъ, что онъ можетъ это исполнить. Съ этого момента, быть можеть, возникъ уже тотъ крупный заговоръ, который чуть было не освободиль Римъ отъ Нерона; можетъ быть, Сцевинъ втайнъ точилъ уже кинжаль, за которымь онъ отправился въ храмъ Фортуны. Говорять, что Луканъ быль душою предпріятія и что «онъ всёмъ обёщаль взять на себя нанессніе удара тирану 1)». Какіе же были д'яйствительные планы этого новаго Брута? Чего хотълъ этотъ страстный сторонникъ прежняго правленія, который въ такихъ красивыхъ стихахъ оплакивалъ его паденіе, который торжественно объявляль, что «между цезарями и свободой ведется поединокъ безъ пощады 2)». Пользуясь представившимся ему случаемъ, онъ хочетъ конечно навсегла освободить Римъ отъ цезарей и возстановить республику. - Ничуть не бывало; заговорщики не были республиканцами. Тацитъ разсказываеть, какъ они оплакивають преступленія Нерона и будущее паденіе имперін; но они не находять другого средства выйти изъ такого печальнаго состоянія, какъ выбрать сколь возможно скорье человька, который исправиль бы всё бёдствія 3)». Едва двухъ или трехъ изъ нихъ можно назвать врагами имперіи 4); прочіе не ладили лишь съ императоромъ. Послъ смерти Нерона они думали лишь о томъ, чтобы посадить другого государя на его м'всто. Такимъ образомъ поэтъ-натріотъ, самый завзятый, можно сказать, единственный республиканецъ временъ имперіп, потратиль свою жизнь на предпріятіе, им'ввшее цілью продолжить дёло Августа, на то, чтобы Нерона замёнить Пизономъ, т. о. китариста замёнить трагическимъ актеромъ.

<sup>2</sup>) Phars., VII, 695.

3) Tau., Ann., XV, 50: deligendum qui fessis rebus succederet.

<sup>1)</sup> Это по крайней мъръ можно заключить изъ очень неясной фразы біографія Лукана, пришесываемой Светонію (Reifferscheid. стр. 51): usque eo intemperans ut Caesaris caput proximo cuique jactaret. Можеть быть, нужно читать: Se obtruncaturum jactaret.

<sup>4)</sup> Тапитъ называетъ между ними Латерана и Вестина; онъ не говоритъ о Луканъ.

### II.

Тацить.—Въ чемъ упрекають его произведенія.—Его политическія убіжденія.—Противоположныя тенденціи, которыя доводять его часто до противорічія.—Какъ нужно думать о немъ на основаніи его книгъ.

Тацитъ считается ръшительнымъ и систематическимъ врагомъ имперін еще болье, чымь Лукань, противорычія котораго ни оть кого не могуть ускользнуть. Потому ли, что Тацить суровье говорить про Тиберія и Нерона? Но не онъ одинъ такъ относится къ нимъ, другіе писатели того времени снисходять къ нимъ не болже его. Ни Светоній, бывшій государственнымъ секретаремъ, ни Діонъ Кассій, безукоризненный чиновникъ, столь расположенный къ своимъ повелителямъ, не дають болже лестныхъ портретовъ этихъ государей, такъ что тъ, которымъ хочется ихъ реабилитировать, принуждены допустить, что на ихъ счетъ въ древности, всв дгали словно стоворившись. Разсказы Тацита запечативнаются въ намяти болве, чвиъ разсказы всвхъ другихъ историковъ, такъ что даже тогда, когда онъ говоритъ то же, что и другіе, вспоминается онъ одинъ. Поэтому только его одного и винять въ дурной репутаціи императоровь; а такъ какъ ихъ преступленія онъ изображаеть намь въ такихъ захватывающихъ картинахъ, что кажется, будто его нападки простираются дальше ихъ личностей, а внушаемая имъ ненависть къ цезарямъ распространяется на цезаризмъ, оттого то онъ и сталъ личнымъ врагомъ всёхъ тёхъ, которые думають, что римская имперія оклеветана. И д'яйствительно, въ наше время затрачено было не мало труда, чтобы сдълать Тацита подозрительнымъ и дискредитировать его авторитетъ.

Между упреками, какіе ему дѣлаются, пногда и заслуженно, есть много такихъ, которые относятся не къ нему одному: у него есть много общаго со всѣми историками древности. Всѣ они не тщательнѣе его справлялись съ оффиціальными документами; въ деталяхъ, въ мелочныхъ фактахъ никто изъ нихъ не соблюдаетъ той щенетильной точности, какую мы требуемъ отъ тѣхъ, кто берется разсказывать о прошломъ. Древніе были гораздо менѣе требовательны, чѣмъ мы, ихъ легче было удовлетворить. Такъ какъ исторія была для нихъ прежде всего

произведеніемъ краснорти (opus oratorium), то они охотно представлили историку та же привилегін, какъ и оратору: а привилегін эти простирались весьма далеко. Тоть, кто говориль на форумв или въ сенатъ, не только считалъ себя вправъ подбирать факты по своей фантазін и представлять ихъ въ томъвидів, какъ ему хотівлось, но не отказываль себв даже въ измышленін лживыхь, но пріятныхъ мелочей, которыя могли бы послужить въ пользу его кліентовъ и повредить его противникамъ <sup>1</sup>). Риторы учили употреблять такія выдумки кстати, но такъ чтобы онъ никого не могли поразить; честный Квинтиліанъ съ удовольствіемъ цитируетъ ивсколько подобныхъ лживыхъ анекдотовъ и не находить въ нихъ ничего предосудительнаго, лишь бы они были остроумны и правдоподобны <sup>2</sup>). Несомивнно, что увлечение краснорфчіемъ не восинтывало умъ въ набожномъ поклонении истинъ: для исторін это была илохая школа, а відь большинство историковъ древности прошли черезъ нее. Тациту было за сорокъ лътъ, онъ считался однимь изъ мастеровъ краснорфчія 3), когда писаль Жизнь Агриколы, - первый свой историческій трудъ: удивительно ли, что онъ въ зръломъ возрастъ сохранилъ нъсколько привычекъ, созданныхъ въ юности? Иструдно было поэтому показать, что въ его историческихъ сочиненіяхъ часто сказывается ораторъ и даже риторъ 4). Въ нихъ чувствуется нікоторая декламація и риторика; Тапить ищеть эффектовъ, случается, что онъ стущаетъ краски, чтобы получить болже сильный рельефъ, иногда онъ ставить действующихъ лицъ въ слишкомъ театральныя позы, онъ группируетъ факты по своему усмотрънію, чтобы его картины вышли драматичные. Все это недостатки его времени и его прежней профессін; опъ усвопль ихъ помимо воли и сознанія, только въ силу привычки и всябдствіе заразительности приміра. Отсюда могли произойти нъкоторыя неточности въ деталяхъ, которыя все-же нужно имъть въ виду при пользовании его книгами; но не нужно та-

<sup>2</sup>) Inst. orat., IV, 2, 88.

<sup>4</sup>) Особенно см. статью Моммеена про Тацита и Клувія Руфа (*Hermes*, IV, 295).

<sup>1)</sup> Циц., De orat , П, 59: causam mendatiunculis adspergere.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Плиній разсказываеть, что домь Тацита быль полонь молодыми людьми, которыхь привлекала его репутація; они приходили п оучаться его примѣромъ и уроками.

кихъ мелочей преувеличивать, а это то и дълаютъ нъкоторые изслъдователи.

Послъ такихъ критическихъ замъчаній, которыя были отчасти справедливы, его вскоръ стали упрекать за болье серьезные недостатки. Въ началъ своего труда онъ даетъ торжественное объщание разсказывать обо всемъ безъ ненависти и пристрастія, sinc ira et studio 1); ему повидимому было нетрудно сохранить такую безпартійность: императоры, исторію которыхъ онъ собпрадся разсказывать, были ему совершенно чужды, у него не было никакихъ причинъ льстить имъ или злословить о нихъ. Онъ особенно упиралъ на то, что будеть остерегаться злобы, «которая можеть соблазнять ложнымъ сходствомъ съ независимостью мивній 2).» Говорять, что онъ не сдержаль своего об'вщанія; какъ на главную причину этого, указываютъ на то, что одушевлявшее его чувство не позволяло ему быть безпристрастнымъ. Если это чувство не что другое, какъ чувство честнаго человъка, которое горитъ во везъхъ его разсказахъ, которое мѣшаетъ ему скрывать состраданіе къ жертвамънненависть къ палачамъ, то мы не намърены защищать его. Долгъ историка вовсе не повельваль ему холодно разсказывать о томъ, что онъ считалъ безуміемъ и преступленіемъ. Что же касается упрека, будто на его сужденія вліяла партійность политическая, то можно, кажется, утверждать, что въ его произведеніяхъ ся вовсе не было. Мы знаемъ, что общепринятое мижніе объ этомъ предметь пнос. Тацита считають обыкновенно фанатикомъ 3), ослвиленнымъ своими предразсудками, челов вкомъ опредвленной системы и партін, который раздвляеть всв партійныя предуб'єжденія, одушевляется партійною ненавистью и такъ подчинился игу партін, что не въ состоянін болье здраво судить о людяхъ и событіяхъ. Посмотримъ, насколько основательны такія обвиненія, и такое ли понятіе о немъ дають его произведенія.

Тацитъ неоднократно излагаетъ свои политическія уб'яжденія, подчеркивая бол'я всего то, что возбуждаетъ его ненависть, ч'ямъ то, что онъ предпочитаетъ. Прежде всего онъ повидимому не питаетъ большой

Ann., I, 1.

<sup>2)</sup> Hist., I, 1: malignitati falsa species libertatis inest.
2) Такъ выражается Вольтерь, который говорить про Тацита, что онъ «фанатикъ, брызжущій умомъ». Lettres à M-me du Deffant, 30 Іюля 1768.

склонности къ народному правленію. Народъ слишкомъ непостояненъ, онъ самъ не знастъ, чего онъ хочетъ, «онъ желастъ и вмъсть съ тъмъ боится революцій 1).» Мы не видимъ также, чтобы Тацить быль большой сторонникъ аристократическаго режима. «Господство нъсколькихъ, говорить онъ, похоже на деспотизмъ царей 2)». Даже умъренное парламентарное правленіе, которое въ сущности представляеть смёсь всёхъ остальных и которое казалось идеалом в Полибію и Цицерону, не совсимъ удовлетворяетъ Тацита: «его легче хвалить, чёмъ устроить, а если бы даже оно было установлено, то не могло бы долго существовать 3)». Наконецъ, онъ не раздъляетъ нацвнаго энтузіазма своихъ современниковъ по отношенію къ древней республикъ; изученіе исторіи показало ему, что этотъ золотой въкъ часто былъ временемъ волненій и насилія. Посл'в двівнадцати таблицъ не было издано справедливыхъ законовъ 4); со временъ всемірнаговладычества Рима начинается эпоха ненаситной алчности и необузданнаго тщеславія. «Тогда загор'влись первыя несогласія между народомъ и сенатомъ. Появляются то мятежникитрибуны, то слишкомъ неограниченные консулы. Городъ и форумъ послужили театромъ первыхъ вспышекъ междоусобной войны <sup>5</sup>).» Такія картины прошлаго конечно не могъ бы нарисовать человъкъ, который очень сожальть о немъ и хотьть бы вернуться къ нему. Остается правленіе одного лица; подъ этимъ режимомъ римляне живутъ уже цвлое стольтіе: Тацить принимаеть его и подчиняется ему. Онъ примиряется съ имперіей еще болье оттого, что она не кажется ему случайнымъ режимомъ, которому народъ подчиняется вследствіе пропграннаго сраженія; она представлялась ему неизойжнымъ выводомъ изъ предшествовавшихъ событій и естественнымъ следствіемъ ошибокъ, въ которыя внадали вев нартін. Римъ не могъ избівжать ся; Тацитъ признаеть это въ началь своей Исторіи. Ему кажется, что посль Акціума «установленіе единоличнаго правительства сділалось однимъ изъ условій общественнаго спокойствія 6).» Въ другомъ м'яст'я онъ дасть

<sup>1)</sup> Ann., XV, 46: novarum rerum cupiens pavidusque.

<sup>2)</sup> Ann., VI, 42, paucorum dominatio regiae libidini propior est.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann., IV, 33. <sup>4</sup>) Ann., III, 27. <sup>5</sup>) Hist., II, 38.

<sup>6)</sup> Hist., I, 1; omnem potestatem ad unum conferri pacis interfuit.

понять, что міръ хорошо встрітиль новый режимь, потому что старый утомиль его раздорами 1). Онь также, какъ Гальба, думаеть, что «громадное твло имперіи нуждается въ руководящей десницв, чтобъ поддержать свое существование и сохранить свое равновъсіе 2), » Тацить склоняется къ императорскому режиму не только разсудкомъ, но можно сказать, что онъ примиряется съ нимъ безъ сожальнія, и въ этомъ идеть какъ будто дальше многихъ своихъ друзей. Даже между самыми преданными слугами имперіп, должны были встрвчаться такіс. которые не безъ огорченія оставляли мысль о прошломъ. Можно думать, что Плиній, несмотря на свою привязанность къ Траяну, не могъ удержаться отъ вздоха при воспоминаніи о блескѣ древняго краснорвчія и объ усивхахъ республиканскихъ ораторовъ. Многос-бы онъ далъ. чтобы жить въ то время, когда народомъ правило слово! Тацитъ повидимому не раздъляеть его чувствъ; ему конечно не безъизвъстно, сколько потеряль ораторскій таланть въ своемъ вліянін сътіх в поръ, какъ Лвгустъ умиротворилъ форумъ, но онъ знастъ также, сколько выиграли отъ этого безопасность и спокойствіе. Онъ не завидуеть успъху, купленному ценою столькихъ трудовъ п опасностей. Онъ не сожалъеть о времени, «когда народъ, т. е. невъжды, могли все.» Онъ предпочитаетъ имъть меньше славы, нобольше покоя. «Такъ какъ нельзя, говорить онь, достигнуть заразъ славной репутаціи и полнаго покоя, то нусть каждый пользуется преимуществами своего времени, не расхваливая того вёка, къ которому онъ не принадлежитъ 3).» Такія чувства свойственны мудрецу, но мудрецу благоразумному и разочарованному, который достигь той поры жизни, когда всемь благамъ предпочитается спокойствіе. Говоря, что Тацить быль сторонникомь имперіи, мы не хотимъ сказать, что онъ принадлежаль къ темъ пылкимъ и неумфреннымъ защитникамъ цезаризма, которые считали врагами отечества всёхъ, кто не раздёляль ихъ энтузіазма. Его настроеніе скорве свойственно людямь, которые, продвлавши много безплодныхъ попытокъ и безполезныхъ революцій, не візрять боліве въ совершенный государственный строй и рёшились довольствоваться посред-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann., I, 1. <sup>2</sup>) Hist., I, 16.

<sup>3)</sup> Orat., 41.

ственнымъ. Изученіе исторіи и жизненный опыть мѣшають ему быть легковѣрнымъ и довѣрчивымъ <sup>1</sup>); у него нѣть иллюзій на счеть различныхъ политическихъ системъ, даже на счеть той, которой онъ симнатизируетъ; но все же ссть система, которую онъ ставить выше другихъ, которую онъ считаетъ болѣе подходящею къ своему времени, къ которой онъ добровольно присоединяется, —эта система есть правительство цезарей.

Таковы воззр'внія Тацита, по крайней мірт въ теорін; онъ отчетливо высказываль ихъ ивсколько разъ, и у насъ ивтъ основанія думать, что онъ при этомъ говорилъ неискренно. Нужно однако сознаться, что у пего можно найти и другія сужденія и мивнія, которыя повидимому не совежмъ согласуются съ изложенными принципами, и что его примирение со своимъ положениемъ подданнаго империи порой какъ будто обращается въ скрытую вражду. Такія непоследовательности происходять оть вліянія окружающей его обстановки, предразсудин которой онъ восприняль болье, чымь самь бы того хотыль. Никто не бываеть единственнымъ хозянномъ въ своей жизни, каждый человъкъ принадлежить своему времени, своимъ друзьямъ, своей средъ. Самый устойчивый умъ, какія бы усилія онъ ни ділаль, чтобъ остаться самимъ собой, не можетъ не поддаться другимъ, когда онъ входитъ съ ними въ постоянныя отношенія, и то, что онъ получаеть извиж, можеть находиться въ противорвчін съ темъ, что онъ выработалъ самостоятельно. Тацить не избъжаль этой несчастной участи. Принадлежа по происхождению къ новой знати, онъ вращался однако въ дучшемъ свътъ. Онъ посъщалъ тъ собранія, гдъ вообще господствовало такое насм'вшливое и строгое отношение къ данному режиму и его представителямь, гдф не было недостатка въ людяхъ, которыхъ ничемъ нельзя было удовлетворить, которые во всемь искали причины жаловаться. Танить несомивнию не одобряеть подобную придирчивую и безпощадную оппозицію. Онъ обвиняеть ее въ легков врности и лжи 2), онъ изобра-

<sup>2</sup>) Ann., III. 19: alii ququo modo audita pro compertis habent, alii vera in contrarium vertunt.

<sup>1)</sup> Отъ этого онъ придаетъ такое значение случаю и судьбъ въ людскихъ дълахъ: quanto plura revolvo, tanto magis ludibria rerum mortalium observantur (Ann., III, 18).

жаетъ, какъ она радуется общественнымъ бъдствіямъ и готова рисковать гибелью имперіи, чтобы отдівлаться отъ такого то лица 1); и всетаки онъ не всегда умълъ освободиться отъ ея вліянія. Однимъ изъ источниковъ Тацита, для исторіи первыхъ цезарей, служило свидівтельство тёхъ, которые остались еще въ живыхъ отъ той эпохи: онъ старается предоставить имъ слово и передаетъ намъ ихъ воспоминанія 2). А эти то старцы и разсказывали именно тъ сомнительные анекдоты, рискованныя предположенія, дуриме слухи, которые постоянно циркулировали въ недовольной аристократіи. Тацить рёдко высказываеть ихъ отъ своего имени; чаще всего онъ излагаетъ ихъ безъ комментаріевъ, предоставляя самому читателю трудъ разобраться въ нихъ; пногда онъ воспроизводить ихъ лишь съ тъмъ, чтобы опровергнуть, но все же онь ихъ воспроизводить, и то множество смёлыхъ гипотезъ и влостныхъ истолкованій, которымъ онъ служить эхомъ, въ концѣ концовъ даетъ его повъствованию видъ систематического недоброжелательства, которое, намъ кажется, было ему чуждо 3). Это недостатокъ угнетеннаго и подозрительнаго общества, которое готово всегда все видъть съ дурной стороны и искать отдаленныхъ и туманныхъ причинъ для самыхъ сстественныхъ событій: Тацитъ знасть это и порицаеть общество; но сила примфра, вліяніе среды таковы, что онъ не всегда могъ удержаться, чтобы не поступать подобнымь же образомъ.

Онъ къ сожалвнію иногда не чуждъ и предразсудкамъ. Извъстно, что онъ очень суровъ къ выскочкамъ, такъ что, когда незнатный человъкъ достигаетъ высокаго положенія, Тацитъ не упускаеть случая упомянуть о «позорт его рожденія 4)». Онъ не любить неравных в браковъ и считаеть общественнымъ бъдствіемъ бракъ женщины изъ рода Августа <sup>5</sup>) съ внукомъ римскаго всадника. Его шокировало въвысшей степени, что царевна взяла себъ въ любовники человъка незнатнаго,

<sup>1)</sup> Ann., III, 44.

<sup>2)</sup> Ann., III, 16: audivi ex senioribus.

з) Паретенъ въ стать De fide Taciti собраль всъ многочисленныя мъста,

гдѣ Тацить передаетъ такіе дурные слухи и предположенія.

4) Ann., II, 21: dedecus natalium. Это выраженіе Тацить употребляеть, говоря про Курція Руфа, который быль будто бы сыномъ гладіатора и сталь консуломъ. Тиберій быль великодушиве, отвъчая тъмъ, которыхъ шокировало происхождение Руфа: «онъ самъ себя родиль», говориль онъ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann., VI, 27.

родомъ изъ муниципін 1). Она бы показалась ему, быть можетъ, не столь виновной, если бы ея выборъ налъ на вельможу. Все это лишь смышныя черты, но есть у Тацита и болье серьезныя заблужденія, въ которыя завлекаеть его податливость по отношенію къмнініямь окружающих его людей. Эти люди въ большинствъ случаевъ были упорными сторонниками древнихъ обычаевъ, следыми консерваторами, которые желають сохранять все безъ разбора. Всв привычки прошлаго были имъ дороги, а такъ какъ прежде всего имъ пришлось бы поступиться привычками самыми худшими, то за нихъ то они особенно крепко и держались. Всякое предложение какой нибудь полезной реформы неизмінно сердило этих в людей съ умом в узким в и боязливым в. Они пытались противодъйствовать Клавдію, когда тоть хотыль, чтобы и Галламъ позволено было достигать почетныхъ должностей и вступать въ сенатъ, подъ тъмъ предлогомъ, что за иять въковъ раньше предки Галловъ чуть не взяли Капптолія 2). Когда різнался вопрось о томъ, чтобы казнить пятьсотъ невинныхъ рабовъ, которые проведи ночь подъ одною кровлей со своимъ убитымъ господиномъ, народъ хотвлъ помвшать казни, но сенатъ медлилъ согласиться на это: тогда благодаря юрисконсульту Кассію, глав'я консервативной партіи, решено было исполнить законъ, завъдомо несправедливый. «Во всемъ, сказалъ онъ по этому поводу, у древнихъ было больше вдохновенія, чёмъ у насъ, и всякая перемѣна ведетъ лишь къ ухудшенію <sup>3</sup>)». Болѣе или менѣе того же мивнія быль Тацить. Онъ охотно защищаль изв'єстныя злоупотребленія, противъ которыхъ долженъ быль возставать его здравый разсудокъ; но такъ какъ они были освящены временемъ, то и казались ему всяждетвіе этого почтенными. У него не всегда замізчается та высота мысли, то величіе души, которыя возвышали напр. Сенеку надъ мивніями толны и столько разъоткрывали сму пути будущаго. Кровь гладіаторовъ, потоки которой доставляють такое наслаждение Друзу, для Тацита является только низкою кровью, vili sanguini4); когда Тиберій вывозить въ Сардинію четыре тысячи вольноотпущенниковъ, обреченныхъ умереть отъ лихорадки, Тацитъ какъ будто раздѣляетъ мнѣніе тѣхъ,

<sup>1)</sup> Ann., IV, 3.

Ann., XI, 23. Ann., XIV, 43. Ann., I, 76.

которые находять это легкой потерей, vile damnum 1). Вивсто того чтобы быть тронутымъ, когда Неронъ сжигаетъ христіанъ въ видѣ факеловъ, чтобы тв освещали его празднества, Тадитъ говоритъ, что въ концъ концовъ они были виновны и заслуживали самыя ужасныя казни, adversus sontes et novissima meritos 2). Такъ думали и консерваторы въ сенатъ; Тадитъ здъсь воспроизводитъ только ихъ настроеніе.

Но достаточныя ли это причины, чтобы видёть въ немъ неистоваго сторонника аристократической цартін, который иншеть только подъ ся инспираціей и съ цілью угодить ся чувству мести? Тацить несомнівню принадлежить къ этой партін, п, —мы только что виділи это, онь часто раздъляеть ся предупрежденія. Но случается также, что онъ противостоить имь и борется противь нихъ. Въ великосвътскомъ обществъ было принято восхищаться только прошлымъ; Тацитъ находитъ иногда, что настоящее лучше, и ръшается это высказать 3). Въ его средъ чванились обыкновенно узкимъ и исключительнымъ патріотизмомъ, соередеточивая свое поклоненіе лишь на герояхъ стараго Рима; Тацитъ повволяеть себф восхищаться чужеземными великими людьми, даже такими, которые пріостановили и поколебали усивхи Римлянъ; онъ находить благородныя выраженія въ похвалу Арминія и Карактака. Ему конечно нравится, когда великія имена носятся достойнымъ образомъ; но если онъ счастливъ, видя, что внуки знаменитыхъ личностей поддерживають славу своихъ предковъ, то съ другой стороны онъ не считаетъ своимъ долгомъ серывать ихъ ошибен, когда они въ нихъ впадають. Онъ рисуеть намъ, какъ «самые высокопоставленные люди, носящіе почтеннъйшія имена, унижаются по повельнію Тпоерія до самыхъ позорныхъ доносовъ 4)». Такъ ли бы выражался человъкъ, цъликомъ отдавшійся аристократической партін и которому его политическія симпатін м'єшали бы видёть и говорить правду? Гдё же видно, чтобы онъ старался выгородить честь знатныхъ фамилій, съ которыми онъ будто бы такъ связанъ? Старался ли онъ по крайней мъръ пред

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ann., II. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann., XV, 44. <sup>3</sup>) Ann., II, 28: dum vetera extollimus, praesentium incuriosi. См. также Ann., III, 55.

<sup>4)</sup> Ann., VI, 7. Въ другомъ мъстъ въ числъ доносчиковъ онъ называетъ Порція Катона (Ann., IV, 68).

ставить этихъ вельможъ, въ то ужасное время испытанія, въ такомъ видѣ, чтобы они могли сохранить уваженіе общества? Напротивъ, онъ рисуетъ ихъ приниженными и тренещущими, конкуррирующими другъ съ другомъ въ лести, готовыми на всѣ низости, чтобы только спасти свою жизнь; можно сказать, что послѣ жестокости цезарей нѣтъ ничего, что такъ бы рельефно вырисовывалось изъ его произведеній, что онъ изображаль бы съ большей энергіей, что вызывало бы въ немъ больше отвращенія и гнѣва, какъ сервилизмъ сената.

Такимъ образомъ, у Тацита встрвчаются противоположныя, борющіяся между собой тенденцін: онъ то уступасть мивніямь окружающихъ, то противодъйствуетъ имъ; но самое это чередование ноказываеть, что онъ не ръшилъ заранъе все въ нихъ одобрять, и что онъ не быль человъкомъ нартійнымъ, какъ это утверждають нъкоторые. Въ дъйствительности, онъ уступаетъ имъ только нечаянно, а противодъйствуетъ сознательно. Чтобы узнать его и судить о немъ, слъдуетъ отдълить его настоящую физіономію отъ его противоръчивых в перфшительныхъ мивній, и намъ кажетея, что этого не трудно достигнуть, если читать его сочиненія безъ слишкомъ большой дов'врчивости, но и безъ предубъжденія. Понятіе, какое даеть о немъ такое чтеніе, нисколько не похоже на установившееся, и прежде всего удивляешься, сколько ошибочныхъ мивній, неизвівстно какъ, распространилось о его характерв и сужденіяхъ. Его считають убъжденымъ республиканцемъ; онъ постоянно высказывается сознательнымъ сторонникомъ имперіи. Его называють страстнымъ революціонеромъ; мы только что видели, что онъ быль иногда самымъ робкимъ консерваторомъ. Тѣ, которые не любять его, называють его памфлетистомъ; болъе псудачно примъненнаго названія не можеть быть. Его Исторія и Литопись ничьмъ непохожи на тъ легковъсныя книжки, которыя имъють цълью льстить минутнымъ страстямъ и погибаютъ вмъстъ съ ними; его сочиненія не принадлежать къ тъмъ анонимнымъ писаніямъ, отъ которыхъ отказываются ихъ авторы, и которыя тайкомъ пробираются въ публику, извлекая выгоду изъ своей запретности. Тацить писаль свои книги, не скрываясь, на виду у всёхъ; ихъ ожидали съ нетеривніемъ, онв были изданы съ блескомъ, встр'вчены единогласнымъ сочувствіемъ

и съ самаго появленія считались шедеврами 1). Он'в не только не повредили положенію своего автора, — наобороть, можно быть ув вреннымь, что онъ его упрочили, и что между усерднъйшими читателями Тацита и самыми горячими поклонниками надо считать императора и его приближенныхъ. Тапита охотно представляютъ себъ чъмъ то вродъ заговоршика, «который взяль на себя месть народовъ 2)», который живеть въ одиночествъ, никъмъ не видимий, подстерегая тирана, котораго онъ долженъ отдать на поругание потомства. Это большая ошибка; наобороть, онъ занималь общественныя должности, исполняль высшія государственныя функцін и вфрно служиль своимь повелителямь, даже самымъ дурнымъ. Онъ навърное слъдовалъ самъ совъту, который онъ влагаетъ въ уста одному изъ дъйствующихъ лицъ своей исторіи: «нужно желать хорошихъ государей и примириться съ необходимостью терпъть дурныхъ 3)». Тацить былъ преторомъ при Домиціанъ, и не видно, чтобы онъ чувствоваль потребность навлекать на себя гивы императора безполезными смёлыми выходками. Онъ былъ членомъ того робкаго сената, которымъ «лысый Неронъ» пользовался для своихъ жестокостей. Онъ быль въчислѣ тѣхъ, у которыхъ можно было замѣтить блёдность на лице и считать вздохи, когда предъ сенать приводили кого нибудь изъ важныхъ жертвъ. При немъ потащили въ тюрьму Гельвидія, онъ быль судьей Сенеціона и Рустика. Безъ сомивнія, Тацить должень быль сильно страдать при подобныхъ зрвлищахъ, но все же онъ ихъ перенесъ; а такъ какъ онъ пережилъ Доминіана, продолжая быть въ милости, то нужно допустить, что онъ ръшился поступать также, какъ другіе, что онъ не отказывался выражать ему свое поклоненіе, безъ чего тогда нельзя было сохранить ни своего положенія, ни своей жизни.

Изъ вевхъ сочиненій Тацита Жизнь Агриколы лучше всего до-

<sup>1)</sup> Плиній, Epist: VIII, 33: auguror, nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras. Моммеенъ заключиль даже изъ одного письма Плинія, что успѣхъ книгъ его друга быль нѣсколько шумнѣе, чѣмъ онъ бы того желаль. Онь охотно ставилъ себя на второе мѣсто, сравнивая себя съ Тацитомъ, но ему не нравилось, что разстояніе становилось уже слишкомъ велико.

Таково впечатизніе Шатобріана, въ его знаменитой статьт въ Mercure, которая возбудила титвъ Наполеона.

<sup>3)</sup> Hist. IV, 8. Правда, Тацить заставляеть здёсь говорить доносчика, но онь выразиль ту же идею въ другомъ мѣстѣ, устами Церіала (Hist., IV, 73).

казываетъ, насколько онъ былъ сторонникъ благоразумія и покорности. Въ последние годы часто возникалъ вопросъ, что онъ имелъ въ виду работая надъ этимъ сочиненіемъ 1): хотіль ли онъ написать подражаніе некрологамъ, которые произносились на форумѣ, или это была простая біографія подобно тому, какъ Рустикъ написаль жизнеописаніе Тразен, а Сенеціонъ-Гельвидія? Мы думаемъ, что мы имжемъ дёло ни съ твыв, ни съ другимъ. Составляя жизнеописаніе Агриколы, Тацить имълъ чисто политическую цёль: воспоминание о немъ служило историку главнымъ образомъ лишь поводомъ изложить свои мысли. Послъ смерти Домиціана произошло то, что обыкновенно происходить при сильныхъ реакціяхъ. Жертвамъ прошлаго царствованія воздавалось поклоненіе 2); ть, которые хвалились своею постоянной ненавистью къ данному правленію, разділялись віроятно на различныя категоріи: туть были люди, сдълавшіеся врагами со вчерашняго и съ позавчерашняго дня; вст онн жестоко оснаривали другъ у друга расположение общества; но тъ и другие единодушно пресавдовали бранью и угрозами тёхъ, кто служилъ тиранну. Тацить находить, что эти крики заходили слишкомъ далеко; ему казалось несправедливымъ такое отношение къ людямъ, которые въ тв опасныя времена старались по возможности честно разръшить трудную задачу жизни; онъ думалъ, что нельзя называть ихъ трусами, потому что они примирялись и терибли то зло, которому они не въсилахъ были пом'внать. Агрикола, похвалу которому онъ пишеть, былъ не только его тесть, но и герой его сердца, теривливый, умвренный, врагъ бравированья и хвастовства; «онъ умёлъ снизойти во время и соединить полезное съ честнымъ 3), » не бъжалъ навстръчу опасностямъ и не подвергался гивву императора, когда можно было избъжать этого. Этотъ челов'вкъ, д'вятельный и р'вшительный въ виду непріятеля, молчалъ и притался въ Рим'в, когда того требовали обстоятельства. Онъ не разъ подчинялся безпрекословно требованіямъ Домиціана; возвратясь изъ

<sup>&#</sup>x27;) См. особенно статью Гюбнера (Hübner), Hermes, I, стр. 438 и 439. Мы высказали когда то мысль, что Агрикола въроятно быль политическимь памфлетомь (Revue des deux Mondes, 15 janvier 1870). Послъ того Гантрелль развиваль ту же мысль въ Revue de l'instruction publique en Belgiqie, 1 mai 1870, и намъ кажетен, что споры, возбужденные этимъ миѣніемъ въ Германіи, не поколебали его.

<sup>1)</sup> Плиній, Epist., VIII, 12; см. также IX, 13.

<sup>2)</sup> Agric., 8: peritus obsequi, eruditusque utilia honestis miscere.

Британіи, онъ согласился побдагодарить императора за оказанную ему несправедливость, чтобы не разгнѣвать его еще болѣе, и умирая оставиль ему часть своего состоянія, какъ лучшему своему другу, изъ страха, чтобы тоть не соблазнился присвоить его цѣликомъ. Тацить одобряеть его безусловно: онъ противопоставляеть его примѣръ сторонникамъ радикальной оппозиціи и смѣлаго сопротивленія. «Пусть всѣ напыщенные, говорить онъ съ живостью, за которою чувствуются полемика и борьба, пусть поклонники всякой бравады передъ властью научатся, что и при дурныхъ государяхъ могуть быть великіе люди, что умѣренность и повиновеніе, если они сопровождаются талантомъ и силой, заслуживають столько же славы, сколько и отвага, которая устремляется наудачу, безъ выгоды для республики, и ищеть чести въ шумной смерти 1). » Все это чрезвычайно далеко отъ революціоннаго настроенія.

Подобное же отвращение отъ всего такого, что ему казалось чрезміврнымъ, неблагоразумнымъ, химерическимъ, расположило его и противъ философіи. Й въ этомъ онъ далекъ отъ мивній большого світа, въ полномъ подчиненіи которому его обвиняютъ. Философія здівсь была въ большой милости, и другъ Тацита, Илиній, который весьма старается угодить образованнымъ людямъ, создававшимъ репутаціи, не пропускаетъ ни одного случая высказать свое почтеніе передъ философіей. Тацитъ наоборотъ относится къ ней съ недовіврісмъ и не скрываетъ этого. Онъ открыто говоритъ, что «Римлянину и сенатору не подобастъ иміть къ ней слишкомъ сильную склонность,» и обвиняетъ тібхъ, которые предаются ей, что они обыкновенно переступаютъ мітру 2); онъ находитъ, что философія прекрасное слово, которымъ праздные люди часто пользуются, чтобы прикрыть свою літь 3). Тів, которые пріобріти боліве всего славы въ этой области, не очень ему правятся. Онъ, вообще говоря, довольно строгъ къ Сенекіъ. Даже Тразеа

<sup>1)</sup> Agric., 42. Не безъ причины также вепоминаеть онъ въ другомъ мѣстъ, что веѣ были соучастниками жестокостей Домиціана: тох nostrae duxere Helvidium in carcerem manus, и т. д. Обвиняя такиить образомъ самого себя, онъ предоставляеть себѣ право напомнить многимъ изъ тѣхъ, которые громче встхъ кричатъ протпвъ минувшаго режима, что они терпѣливо сго сносили, пока онъ существовалъ.

 <sup>2)</sup> Agric., 4.
 3) Hist., IV, 5.

не совсёмъ избъгаетъ его упрековъ 1); онъ весело смёстся надъ добрымъ Музоніемъ Руфомъ, который имълъ неосторожность прочесть лекцію о миръ двумъ арміямъ, передъ тъмъ какъ тъ собирались вступить въ бой, и принужденъ былъ «бросить какъ можно скоръе несвоевременную мораль», чтобы спасти самого себя 2). Ясно, что Тацитъ принадлежаль къ числу такихъ людей, которые обвиняли философовъ въ томъ, что въ ихъ оппозиціи слишкомъ много упрямства и тщеславія. Что касается его самого, то его нам'вренія не такъ возвышенны и желаемая имъ роль скромите. «Постараемся, говоритъ онъ, найти между безполезнымь сопротивлениемъ и позорящимъ сервилизмомъ средний нуть, свободный и отъ низости и отъ опасности 3).» Но трудно было удержаться на этомъ пути при такомъ императоръ, какъ Домиціань; это стало легче лишь съ тъхъ поръ, какъ на троиъ вступила олицетворенная честность въ лицъ Нервы. Избраніе Траяна довершило всъ желанія Тацита и отняло у него поводъ сожалёть о чемъ бы то ни было въ прощломъ или желать чего нибудь въ будущемъ 1). Взрывъ радости, которымъ онъ встрвчаетъ «зарю счастливаго ввка 5),» доказываетъ, что онъ дожилъ наконецъ до того правительства, которое казалось ему дучше вежхъ, и что при самыхъ дурныхъ императорахъ онъ не ждаль и не желаль инчего другого, кром восшествія на престоль хорошаго государя.

<sup>1)</sup> Ann., XIV. 12: sibi causam periculi fecit, ceteris initium libertatis non praebuit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hist., III, 81.

<sup>3)</sup> Ann., IV, 20.
4) Тацить, кажется, видёль извёстную гарантію счастья для Рима въ томъ факть, что императорская власть была не совсёмь наслёдственна и что чаще всего парствующій императорь набираль и усыновляль своего пріеминка. Это мижніє высказываеть у него Гальба (Hist., I, 16)... Плиній выражаеть то же мнёніе (Рапед., 7 п 8). Несомнённо, что единственный дурной императорь изъ Антониновъ былъ Коммодъ, сынъ Марка Аврелія, наследовавшій законному своему отцу.

5) Agric., 2: beatissimi seculi ortu.

#### Ш.

Ювеналь.—Почему трудно его обрисовать. — Что онъ самъ разеказываеть о своихъ средствахъ и общественномъ положени. — Злоба противъ аристократіи, которая дурно приняла его. — Изображеніе маленькихъ людей у Ювенала.

Въ это то именно время, въ началъ славной эпохи, которую Тапить приветствуеть съ такимъ энтузіазмомъ, въ моменть, когда Римъ должень быль всего сильнее чувствовать неведомое ему до тёхъ поръ счастье быть управляемымъ либеральнымъ и честнымъ государемъ, раздается диссонирующій и запальчивый голось Ювенала, который осуждаеть свое время съ неслыханной рёзкостью, который хотёль бы увърить насъ, что никогда еще человъчество не знало такихъ преступленій и б'єдствій. Ювеналь является для нась загадкой. Если мы вспомнимъ, что онъ жилъ при Траянъ и Адріанъ, что историки съ величайшей похвалой отзывались о той эпохів, которую онъ такъ бранить, то нельзя никакъ объяснить себъ его желчность и понять его гнъвъ. Въ силу чего онъ впалъ въ такое противоръче со своими современниками? Какъ сделать выборъ между ними и Ювеналомъ? Кто вводить въ обманъ потомство, кто лжетъ – исторія ли, которая говорить такъ много хорошаго о томъ времени, или поэтъ, который изобразилъ ее въ такихъ отталкивающихъ картинахъ? Такова самая важная проблема изъ тъхъ проблемъ, какія возникаютъ при чтеніп латинскаго сатирика. Несомивнию, весьма интересно изучать его, какъ писателя и поэта, но гораздо важиве опредвлить, чего онъ стоить, какъ человвкъ и моралистъ 1). Насчетъ его таланта нѣтъ противоположныхъ мивній, тогда накъ его характеръ и справедливость его сужденій подасть поводъ для серьезныхъ недоумьній и споровъ. Первымъ вопросомъ при чтеніп его является степень дов'врія, которую можно ему оказать; достопнъ ли онъ того, чтобы изъ за него подвергать сомнению все утверждения исторіп. На этотъ вопросъ мы и постараемся прежде всего отв'ятить.

<sup>1)</sup> См. у Низара въ ero Studes sur les poétes latins de la décadence инторесныя главы, посвященныя Ювеналу. Никто лучше Низара не объяснилъ его духа въ его величіп и въ слабостяхъ; до Низара критики ограничивались обыкновенно нѣсколькими туманными похвалами. Низаръ при помощи глубокаго анализа постарался опредѣлить, сколько въ его стихахъ искренности, и какова доля декламаціи.

Съ тёмъ, кто присванваетъ себъ право судить о своемъ времени, следуеть поступать, какъ со свидетелемъ на суде: чтобы знать, чего стоить его слово, нужно опредёлить, какъ онъ провель свою жизнь. Оппрается ли сила его упрековъ на его собственное строгое поведение? Не быль ли онъ предрасположень, но своему происхождению или состоянію, къ тому, чтобы сурово судить своихъ современниковъ? Не метить ли онъ за свои личныя обиды подъ предлогомъ защиты нравственности и добродѣтели? Большинство этихъ вопросовъ остаются безъ отвъта относительно Ювенала. Его біографія очень мало извъстна. Самое значительное событие его жизни-нзгнание, къ которому онъ быль присуждень за слишкомъ дерзкія сатиры, разсказывается съ весьма различными подробностями, и неизвъстно даже навърное, при какомъ именно императоръ онъ былъ изгнанъ. Если, въ восполнение модчанія біографовъ, обратиться къ самому автору, то результатъ получается опять весьма неудовлетворительный: онъ старается какъ можно меньше говорить о сеоб самомъ. Между твиъ у латинскихъ сатириковъ была привычка являться въ своихъ сатирахъ действующимъ лицомъ. Жизнь Луцилія, говорить Горацій, была изображена въ его произведеніяхъ, какъ въ картинъ 1); Горацій часто занимаетъ насъ своею собственной особой, такъ что при помощи его стиховъ легко воспроизвести всю его біографію. Ювеналъ скромиве или остороживе и редко показываеть себя публике. Какова бы ни была причина такой скрытности, она не была безполезна для его славы. Ръдко бываетъ, чтобы личность сатирика, когда она слишкомъ выступаетъ на видъ, не уменьшала въекости его уроковъ; самая чистая жизнь имъстъ свои слабыя стороны и не свободна отъ ошибокъ; недоброжелатели пользуются ими и рады ихъ проувеличить, потому что тотъ, кто строгъ къ другимъ, естественно вызываетъ такое же отношение къ себъ. Всъ спрашивають себя, какъ онъ могь имъть такъ мало снисхожденія къ своимъ современникамъ, когда онъ самъ нуждался въ сипсхожденіи, — откуда взяль онь право безпощадно относиться къ другимъ, не будучи самъ безъукоризненнымъ? Ювеналъ, скрываясь отъ любопытнаго глаза, умълъ избъгать всъхъ этихъ упрековъ. Такъ какъ его жизнь мало извъстна,

¹) Fop., Sat., II, 1, 34.

то ничто не препятствуеть его поклонникамъ сочинить ему біографію, которая была бы въ полномъ соотвітствій съ тіми чувствами, какія онъ выражаєть, и воображать его себі не такимъ, какимъ онъ былъ, но какимъ онъ долженъ былъ быть. Такимъ то образомъ, тайна способствовала его величію. Рука, появляющаяся изъ мрака, чтобы наказать преступное общество, стала казаться чімъ то необычайнымъ и страшнымъ. Мы какъ будто иміземъ діло уже не съ обыкновеннымъ сатирикомъ, съ человіткомъ, авторитеть котораго ограничивается его собственными слабостями, —предъ нами сама сатира, мстящая за пору-

ганіе нравственности и добродітели.

Необходимо всетаки извлечь его изъ мрака и, если возможно, направить лучь свёта на его личность, ускользающую отъ насъ. Какъ онъ ни старается хранить о себъ полное молчаніе, въ его произведеніях в время от времени всетаки проскальзывають мимолетныя признанія, которыя важно собрать; прежде всего мы узнаемъ изъ нихъ, каково было его положение и средства. Отъ его биографовъмы знаемъ, что онъ былъ сынъ или прісмышъ (alumnus) богатаго вольностиущенника изъ Аквинума <sup>1</sup>). Такимъ образомъ при своемъ вступленіи въ жизнь, онъ долженъ былъ пользоваться извъстнымъ благосостояніемь, а судя по тому, какъ онъ выражается въ последнихъ своихъ сатирахъ, принадлежащихъ его старости, можно заключить, что онъ сохраниль его. При возвращеніи одного изъ своихъ друзей, котораго онъ считалъ потеряннымъ, онъ приноситъ въ жертву двухъ овецъ Минервѣ и Юнонѣ и теленка Юпитеру. «Если бы я былъ богаче, прибавляеть онь, если бы мон средства соотвётствовали моему дружескому чувству, я бы вельль притащить къ жертвеннику жертву жирный, чёмъ Гиспулла, — быка вскормленнаго на Клитумнскихъ настопщахъ <sup>2</sup>)». Однако теленокъ и двѣ овцы тоже чего инбудь стоютъ; не всв могли сдвлать то же самое. Марціаль напр. быль бы принуждень искать другого средства выразить свою благодарность богамъ. Въ другомъ мъсть Ювеналъ описываеть объдъ, который онъ собирается дать своимъ друзьямъ. Онъ подчеркиваетъ, что трапеза будетъ нероскошна,

<sup>2</sup>) XII, 11.

<sup>1)</sup> Различныя біографіи Ювенала были собраны у Яна (Otto Jahn) въ сто прекрасномъ изданіи этого сатирика.

и пользуется случаемъ, чтобы посмъяться надъ безумными издержками вельможъ того времени. Но и его меню нельзя назвать тощимъ. «Не на рынкѣ оудеть добыта провизія для обѣда, говорить онъ; изъ Тибурскихъ окрестностей мив иришлють жирнаго козленка, который еще не щиналь травы, затёмъ спаржа, затёмъ вмёстё съ прекрасными яйцами еще неостывшими въ сънъ, ихъ матери, которыя снесни ихъ, наконецъ виноградъ, сохраненими втечение всей зимы въ томъ видъ, въ какомъ онъ былъ на своей лозъ, груши изъ Спгин и изъ Спри и въ техъ же корзинахъ яблоки съ свежимъ запахомъ, такія же отличныя, какъ Пиценскія 1).» Очевидно, что это не особенно спартанскій объдъ, - Горацій угощаль стоихъ друзей съ меньшими издержками. Надо прибавить, что сервировка соотвётствуетъ кушаньямъ. У Ювенала конечно нътъ метр-дотелей, какіе есть у Трималхіона, настоящихъ виртуозовъ, которые разрезають кушанья въ тактъ, съ жестами пантомимъ. Но всетаки и у него есть нъсколько рабовъ: «Оба мои служителя од вты въ одинаковые костюмы, они съ короткими незавитыми волосами, причесанными спеціально для этого великаго дня; одинъ сынъ моего пастуха, другой - сынъ моего погонщика воловъ; онъ вздыхаетъ по своей матери, которую онъ давно не видалъ. Онъ нальеть теб'я вина съ т'яхъ виноградниковъ, откуда онъ самъ пришелъ въ Римъ и у подножія которыхъ онъ пгралъ когда то; вино и виночерпій одной и той же почвы 2).» Такимъ образомъ, у Ювенала есть настухъ и погонщикъ воловъ, онъ выписываеть козленка изъ Тибура, въроятно изъ какого нибудь принадлежащаго ему имънія, онъ пьетъ свое домашнее вино. Слъдовательно, ему не приходилось просить милостыни, чтобы жить, какъ большинству его литературныхъ собратьевъ; онъ не быль въ томъ печальномъ положеніи, какъ напр. Рубрень Лаппа, который закладываль свою пьесу Атрей, чтобы заплатить за плащъ, или Стацій, который умерь бы съ голоду, еслибъ гистріонъ Парисъ не купилъ у него его Анаву. Но Ювеналъ не считалъ себя богатымъ и охотно причислялъ себя къ людямъ недостаточнымъ (medioстесь), къ которымъ свътъ такъ строгъ. Но не говорить ли онъ самъ, что никто не удовлетворенъ своей судьбой? У него есть любонытная

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) XI, 74. <sup>2</sup>) XI, 150.

страница, гдѣ онъ возстаетъ противъ ненасытныхъ и старается установить границу, за предѣлами которой слѣдуетъ благоразумно остановиться въ стремленіи къ богатству. Такой границей онъ считалъ доходъ трехъ всадниковъ вмѣстѣ, т. е. 12000 фр. ренты¹). Такимъ образомъ онъ ставитъ себѣ довольно высокій идеалъ: доходъ въ 12000 былъ весьма значителенъ въ обществѣ, гдѣ не существовало среднихъ состояній, а были только милліонеры и нищіє; можно было не достигнуть такого дохода и всетаки не быть бѣднымъ. Итакъ, можно думать, что Ювеналъ былъ не такъ богатъ, какъ бы онъ желалъ; но если онъ не обладалъ рентой въ 12000 франковъ, которую онъ считалъ необходимой для того, чтобы хорошо жить, то онъ тѣмъ не менѣе не бѣдствовалъ, и нельзя его сопричислить къ тѣмъ, о которыхъ онъ говоритъ съ такой грустью: «Достойному человѣку очень трудно создать себѣ имя, если нищета царитъ у его очага²).»

Окончательно это доказывается тамь, что когда онъ прибыль изъ Аквинума въ Римъ, онъ не потрудился избрать себѣ ремесла, которое бы кормило его. Онъ предался исключительно своимъ склонностямъ, а именно занялся пышнымъ школьнымъ краснорфчіемъ, которое называли декламаціей. Странный вкусъ для человѣка, который издали кажется намъ такимъ серьезнымъ умомъ! Втеченіе полжизни онъ декламировалъ, это значитъ, что въ извъстные дни онъ письмами и аффишами созывалъ всвхъ образованныхъ дюдей Рима въ нанятую имъ залу послушать, какъ онъ ведетъ воображаемый процессъ и изобратаетъ новые аргументы на такія темы, которыя тысячу разъ дебатировались. Біографъ Ювенала говорить, что онъ декламировалъ для своего удовольствія (аніті санза); но трудно допустить, чтобы онъ предавалея этому пустому занятію исключительно изъ удовольствія давать сов'яты Сулль или защищать людей, которые никогда не подвергались суду. Очевидно онъ хотълъ извъстности; онъ надъялся создать себъ репутацію и заставить говорить о себів въ Римів. Достигь ли онъ ціли? Добился ли онъ своими школьными упражненіями имени, которое соотвътствовало бы его таланту? Это кажется весьма сомнительнымъ. Правда, Марціалъ называеть его гдф то «краснорфчивымъ Ювена-

<sup>1)</sup> XIV, 322.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ш, 164.

ломь»: но можеть быть это не болье, какъ дружескій комплименть, которому не надо придавать особеннаго значенія. Несомивнию одно, что имя Ювенала ни разу не приведено въ перепискъ Плинія, въ которой отражается все литературное движение того времени 1). Впоследствін, покинувши свое первоначальное занятіе, Ювеналъ говорить не пначе, какъ съ горечью. «И я, говориль онъ, протянулъ было руку къ феруль; какъ и прочіе, я старался убъдить Суллу возвратиться къ частной жизни и спать на оба ука<sup>2</sup>).» Развъ онъ могъ бы употребить такія насм'єшливыя слова, если бы то время вызывало у него воспоминанія объ усп'єхахъ? Зам'єчено также, что онъ дурно расположенъ къ тъмъ, которые подвизались на томъ же поприщъ, но съ большимъ усивхомъ. Онъ не пропускаеть ни одного случая, чтобы не посмъяться надъ Квинтиліаномъ; онъ мимоходомъ шутитъ надъ Иссемъ, греческимъ декламаторомъ, къ которому бъгалъ весь Римъ, которому Плиній посвятиль одно изъ своихъ писемъ. Такое знаменательное нерасположеніе, такія горькія слова, которыя вырываются у него безпрестанно по адресу декламаторовъ и декламацій, скрывають какъ будто несбывшуюся надежду. Онъ дебютироваль въ жизни неудачно и долженъ быль съ самаго начала чувствовать непріязнь къ тому обществу, которое не удълило ему мъста по его достопнству.

Извъстно однако, что это общество имъло вкусъ къ талантливымъ людямъ. Ораторы, достигшіе имени въ судѣ или въ школахъ, были всюду хорошо приняты. Исей, о которомъ только что было упомянуто, стоялъ на короткой ногѣ съ самыми важными лицами, а изъ писемъ Плинія мы знаемъ, что простые философы часто женились на женщинахъ очень высокаго происхожденія 3). Ювеналъ не зналъ подобной удачи; ничто не указываетъ, чтобы онъ былъ близокъ съ вельможами; въроятно онъ никогда не проникалъ къ нимъ дальше передней. Нужно видѣть, какъ онъ завидуєть судьбѣ Вергилія, мелкаго помѣщика изъ

<sup>1)</sup> Моммсенъ доказаль, что первая книга писемъ Плинія опубликована въ 97 г., раньше Траяна. Ювеналь въроятно еще не написаль своихъ сатиръ, и ничего не могло помъщать Плинію упомянуть его имя, если бы онъ прославился красноръчіемъ. См. статью Моммсена Жизпъ Илинія Младшаго, французскій переводъ Мореля.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I, 15. <sup>3</sup>) Epist, III, 11, 5.

Мантун, или Горація, сына раба, которые оба добились протекціп императора и стали почти довъренными лицами перваго министра! Ни въ какомъ случав нельзя повврить, основываясь на репутаціи Ювенала, чтобы онъ презиралъ такія милости; нельзя представлять его себъ однимъ изъ тъхъ недовольныхъ горденовъ, которые живутъ въ высокомърномъ уединеніи, которыхъ знать оставляеть въ ихъ добровольномъ одиночествъ, потому что они не хотятъ кланяться передъ нею. Нескромное словечко его друга Марціала разрушаеть такія иллюзіп. — Вевмъ навъстенъ странный обычай милостыни (sportula), которымъ жила добрая часть народа въ Римъ. Каждое утро бъдные кліенты важныхъ домовъ покидали до світу свои отдаленные кварталы, отправлялись къ дверямъ богачей и ждали здёсь ихъ пробужденія. Вев они хотвли явиться первыми и обнаружить такимъ образомъ усердіе въ исполненіп своего долга. Они становились въ рядъ вдоль ствны, дрожа отъ холода зимой, задыхаясь летомъ подъ тяжестью тоги, защищая свое мёсто отъ собавъ и рабовъ, до того момента, когда дверь открывалась и ихъ вводили въ атріумъ. Тутъ они съ поклономъ проходили мимо господина, который отв'вчалъ имъ небрежнымъ кивкомъ, и затъмъ получали отъ казначея, послъ тщательнаго осмотра, 10 сестерцій (2 франка), которые давали имъ возможность жить. Гораздо менве извъстно, что Ювеналъ принадлежаль къ числу такихъ утреннихъ кліснтовъ, осаждавшихъ двери богачей. Сохранилось очень милое стихотвореніе Марціала; возвратившись наконецъ въ свою дорогую Испанію, онъ описываетъ покой и блаженство, которое онъ вкущаетъ, и расхваливаетъ своему другу свой долгій сонъ, которымъ онъ вознаграждаетъ себя за тридцать лётъ недосыпанія. «Въ этотъ моментъ, говоритъ онъ ему, ты прогуливаешься безъ отдыха, дорогой Ювеналь, въ шумной Субурръ или на холмъ Діаны. Покрытый тяжелой тогой, которая заставляеть потёть, ты являешься къ вельможамъ и утомляещься, взбираясь на склоны большого и малаго Целійскаго холма 1).» Ювеналъ конечно не имълъ надобности протягивать руку, какъ другіе: его средства позволяли ему обходиться безъ милостыни въ 10 сестерцій, но онъ хот'яль в'яроятно найти себ'я могуще-

<sup>1)</sup> Epigr., XII, 18.

ственных покровителей, онъ старался, можетъ быть, какимъ нибудь образомъ получить доступъ въ тотъ пышный свѣтъ, въ который онъ не могъ иначе пробраться, и это желаніе заставляло его пренебрегать скукой утреннихъ визитовъ. Итакъ, онъ перенесъ всѣ тѣ униженія, которыя онъ такъ часто описывалъ. Онъ подымался среди ночи, одѣвался наскоро изъ страха, что его опередятъ болѣе усердные кліенты, отправлялся въ путь наполовину одѣтый, «взбирался бѣгомъ на ледяную кручу Эсквилинскаго холма, въ то время какъ воздухъ дрожалъ подъ ударами града и съ его бѣднаго плаща текли ручьи отъ весенняго ливия 1).» Онъ подвергался оскорбленіямъ со стороны дерзкихъ рабовъ, которыми полны были богатые дома, онъ униженно являлся къ этому богачу, который, отягченный еще вчерашними удовольствіями, ограничивался тѣмъ, что устремлялъ на него нахальный взглядъ, не удостопвая даже открыть ротъ.

Ut te respiciat clauso Veiento labello 2).

Тогда то навърное, больной и недовольный, проклиная Римъ п его непріятности, онъ ръшился бъжать отъ всёхъ этихъ унивительныхъ обязанностей и отправлялся на поправление, какъ онъ говорилъ, въ свой милый Аквинумь. Маленькій городокъ не жалёль ничего, чтобы хорошо его принять и удержать у себя; неизвёстный декламаторъ въ Рим'ь, здёсь онъ быль важнымъ лицомъ, которымъ гордились его соотечественники. Изъодной надинен мы узнаемъ, что Ювенала выбрали первымъ должностнымъ лицомъ въ крав, и что онъ согласился даже быть жрецомъ бога Веспасіана, что довольно странно для такого скептика, какъ онъ 3). Такимъ образомъ онъ могъ жить здёсь въ счасть в и въ почетъ; но очень въроятно, что онъ не оставался здъсь. Въ той знаменитой сатиръ, гдъ онъ описываетъ съ такимъ воодушевленіемъ непріятныя стороны больших в городовъ, онъ забыль указать самую серьезную непріятность: кто однажды познакомился съ ними, не можетъ уже обойтись безъ нихъ; даже если онъ чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ, живя въ большомъ городъ, то эта жизнь внушаетъ ему отвращение отъ всего другого. Грязь, шумъ, лихорадочное движение, без-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) VII, 76. <sup>2</sup>) III, 185.

<sup>3)</sup> Моммеенъ, Insc. regni Neap., 4312.

порядочная ажитація, суматоха, заботы, всё непріятности, на которыя горько жалуются тё, кто принуждень выносить ихъ, въ дёйствительности составляють такую странную и могущественную прелесть, отъ которой уже нельзя отдёлаться. Какъ ни горько оставаться въ большомь городё, какія бы ни были благія нам'вренія изъ него вырваться, онъ такъ и тянетъ вернуться, чтобы тамъ жить и умереть! Такъ и нашему ярому врагу Рима, не грезившему ни о какомъ другомъ счасть вакъ забраться на старости лётъ подобно ящерицё въ свою нору, чтобъ тамъ «влюбленнымъ въ свой заступъ, усердно ухаживать за своимъ огороженнымъ полемъ», скоро надоёдала тишина Аквинума, и онъ возвращался поскоре назадъ въ ненавистный городъ и снова подвергался всёмъ униженіямъ, которыя ожидали бёдныхъ людей у дверей вельможъ.

Итакъ, римская аристократія не оказала Ювеналу радушнаго пріема; онъ не пріобрѣлъ такого положенія, какое занималъ Горацій при дворѣ Августа, среди высокопоставленных элцъ, которыя относились къ нему какъ къ другу, приходили запросто пообъдать у него въ праздничный день, спрашивали его мижнія о литературных в моральных вопросахъ и считали себя польщенными, если поэтъ посвящалъ имъ оду или посланіе. Въ сатирахъ Ювенала пѣтъ и слѣда подобной близости, и это не можетъ насъ удивлять. Чёмъ болёе римская знать теряла свое могущество, тъмъ болъе она дорожила тъми ничтожными отличіями, которыя дізали ее невыносимой; мстя за униженія, которыми осыпали ее цезари, она въ свою очередь заставляла бѣдныхъ людей подчиняться тому же самому; у ней не осталось болже ни одного права кромъ права нахально обращаться съ низними, и она этимъ правомъ пользовалась въ избыткъ. Ничто такъ не оскорбляетъ, какъ подобное презръніе, особенно когда оно исходить отъ людей, которые въ дъйствительности им'вють также мало власти. Когда высоком'вріе опирается на д'вйствительную силу, оно какъ будто имфетъ свое основание и поэтому легче переносится; но если аристократія также безсильна, какъ и тщеславна, то съ дерзостью ся никто не можетъ примириться. Ювеналъ съ большою горечью говорилъ о римской аристократіи. Его восьмая сатира кажется сначала простой разработкой моральной тезы на манеръ Сенеки; но скоро чувствуется, что въ сердий его просыпаются старыя раны, и

личный, страстный тонъ замёняеть философскія общія мёста. Моралисть является здёсь не мудрецомъ, который на досугё холодно разсуждаеть о людскихъ отношеніяхъ, а человіномъ, который вынесь на себф самомъ соціальное неравенство и не забыль этого. Онъ перенесъ презръніе этого Дамазиппа, кучера изъважнаго дома, который живеть въ своихъ конюшияхъ, «который развязываетъ вязанку свиа и насыпаетъ ячменя своимъ лошадямъ 1)», всёхъ этихъ Лентуловъ, Гракховъ, которые сдёлались гистріонами или гладіаторами; онъ слышаль, какъ этотъ молодой фатъ, гордящійся тімъ, что его домъ полонъ изображеніями предковъ, обращается къ обдиякамъ: «Вашъ братъ— это все жалкая сволочь, подонки нашей черни; никто изъвасъ не могъ бы сказать, изъ какой страны вышелъ вашъ отецъ. Я— я происхожу отъ Кекропса.—Влаго тебф, отвъчаетъ ему сатприкъ, и пусть долго тебф доставляеть наслаждение слава, такого высокаго происхождения. Всетаки ты въ этой черни чаще всего найдешь римлянина, слово котораго защищаеть передъ правосудіемъ благороднаго невъжду; изъ этой сволочи выходить юрисконсульть, который умфеть разрфшать загадки закона; отсюда происходять наши молодые, храбрые солдаты, которые идуть на берега Евфрата и къ Батавамъ, чтобы тамъ подъ сънью орловъ нао́людать за усмпренными народами. Ты же-потомовъ Кекропса и больше ничего. Ты мив напоминаещь Гермеса въ футлярв, единственное твое преимущество то, что Гермесъ сдёланъ изъ мрамора, а ты живая статуя <sup>2</sup>).» Сколько жажды мести просвѣчиваеть въ этихъ словахъ! Чувствуется, какую злобу долженъ былъ ощущать поэтъ всявдствіе презрвнія большого света, где его таланть должень быль бы очистить ему м'єто, но гд'є для него двери такъ и остались закрытыми.

Отверженный хорошимъ обществомъ, Ювеналъ обратился къ дурному. Онъ самъ знакомитъ насъ съ нѣкоторыми изъ тѣхъ личностей, у которыхъ онъ бывалъ: поистинѣ странное общество для человѣка, который считалъ своимъ призваніемъ проповѣдывать добродѣтель. Не будемъ говорить о Марціалѣ, хотя онъ далеко не можетъ служить примѣромъ нравственности; если бы онъ былъ одинъ, дружба съ нимъ не особенно еще говорила бы противъ Ювенала. Марціалъ былъ очень

<sup>1)</sup> VIII, 154. 2) VIII, 44.

умный поэть; онъ имъль такой пріятный умъ, столько темперамента и граціи, что можно было забыть легкомысліе его поведенія и морали ради обаянія его таланта. Мы будемъ говорить главнымъ образомъ о тъхъ, которымъ Ювеналъ посвящаетъ свои сатиры; видио, что это не воображаемыя личности, онъ обращается съ ними, какъ съ друзьями, между которыми онъ проводить жизнь. Самый порядочный изъ нихъ-бѣдный Уморицій, оборванный поэть, уставшій умирать съ голода въ Римь; онъ рѣшается наконецъ уйти въ Кумы и всю свою движимость номѣщаеть на маленькой телѣжкѣ 1); но зато остальные! Одинъ изъ нихъ искатель любовныхъ приключеній, знаменитый развратникъ (moechorum notissimus), который неоднократно принужденъ быль прятатьсявъ сундукъ чужихъ женъ при неожиданномъ возвращении мужа <sup>2</sup>); другойбезстыдный паразить, котораго надежда пообъдать заставляеть идти на вев униженія, принимать ругательства лаксевь, насмішки вольноотпущенниковъ, дерзость господина, только бы поймать вкусный кусокъ и побеть ибсколько лучше, чёмъ онъ обыкновенно веть въ своемъ чуланѣ 3); третій наконецъ торгуеть самимъ собой и съ полной охотой берется за самое низкое ремесло 4). Все это люди, которымъ Ювеналъ адресуеть свои моральныя проповёди и другомъ которыхъ онъ называеть себя безъ колебанія. Онъ не старался даже скрыть отъ насъ свои знакометва, до того они кажутся ему естественными. Низаръ указываетъ, что каждое изъ маленькихъ стихотвореній, которыя Марціалъ пишетъ Ювеналу, содержить непристойность; таковь быль вёроятно обычный тонъ беседы въ этомъ обществе; посещая его, и Ювеналъ усвоилъ себе привычку къ грубымъ шуткамъ и пошлымъ выходкамъ. Однажды, приглашая къ объду одного изъ лучшихъ своихъ друзей, онъ просить его забыть домашнія дрязги: «Забудь, говорить онъ ему, непріятности, которыя доставляеть теб'в жена, когда она вечеромъ возвращается домой, съ разстроенной шевелюрой, съ разгорѣвшимся лицомъ, съ красными ушами, съ подозрительно измятыми платьями <sup>5</sup>).» Странныя насмъшки! Надо признаться, что то общество, гдъ можно было себъ

<sup>1)</sup> III. 2) VI, 43.

<sup>3)</sup> V.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) IX. <sup>3</sup>) XI, 186.

познолить подобныя шутки надъ другомъ, не боясь его разсердить, не должно было отличаться особенной деликатностью и воспитанностью.

Но самая пикантная оригинальность сатиры Ювенала заключается именно въ томъ, что она вводитъ насъ въ общество, куда бы мы безъ нея не проникли. Это сатира маленькихъ людей. Читая Ювенала, мы находимся въ компаніи голодныхъ поэтовъ, профессоровъ безъ воспитанниковъ, адвокатовъ безъ дёлъ, разорившихся торговцевъ, словомъ ветхъ ттхъ, которые живутъ лишеніями, отъ случая до случая, утромъ стучать въ двери богачей, а вечеромъ засынають иногда въ таверив Сирофеникса, «рядомъ съ матросами, мошенниками, обътлыми рабами, гробовідиками и нищенствующими жрецами Кибелы 1)». Ювеналъ говорить за нихъ; онъ сдълался ихъ выразителемъ и зашитникомъ, онъ знаеть вев ихъ види, онъ неподражаемъ по силв и правдв, когда берется за ихъ описаніе. Онъ бываль у поэтовъ, «которые сочиняють восхитительные стихи въ объдныхъ лачугахъ 2)», у риторовъ, у грамматиковъ, у которыхъ оспариваютъ ихъ тощее вознагражденіе, у адвокатовъ, которые разечитывають на усибхъ своей защиты, чтобы пообъдать, «красноръчіе которыхъ сопить, какъ кузнечный мъхъ, въ то время какъ на ихъ устахъ тънится ложь 3)». Онъ жиль между овдными кліентами, которые являются къ своимъ патронамъ «въ грязной и разорванной туникъ, въ запачканной тогъ, въ зіющихъ или грубо заплатанныхъ башмакахъ 4)»; онъ слышалъ, какъ они отвъчають темь, кто упрекаеть ихъ въ нищенстве передъ богачемъ: «Когда придетъ декабрь, что же я долженъ отвътить этимъ голымъ плечамъ, которыя просять отъ меня одежды, этимъ ногамъ, которыя требують обуви? Могу ли я сказать имъ: терпъніе! подождите возвращенія стрекозъ <sup>5</sup>)»? Въ этомъ, повторяемъ, значительная часть оригинальности Ювенала. Никто еще въ латинской литературъ не удостоиль поднять голось за этихъ мелкихъ, кропотливыхъ людей; безъ него жалобы этихъ несчастныхъ не дошли бы до насъ. Историки прочувствованно говорять лишь о несчастьяхъ высокопоставленныхъ лицъ;

<sup>1)</sup> VIII, 174.

VII, 28. VII, 110. III, 148.

IX, 66.

нужно быть сенаторомъ или всадникомъ, чтобы получить право на ихъ слезы; жалость Ювенала спускается гораздо ниже. Когда онъ изображаеть объетвія общества, онъ почти всегда становится на точку зрфнія б'ёдняковъ. Онъ разд'ёляеть всё ихъ предразсудки и воспроизводить вев ихъ жалобы; онъ судить міръ также, какъ они, и смягчается только надъ ихъ страданіями. Въ первой сатирѣ, гдѣ онъ съ такимъ удовольствіемъ перечисляеть всё пороки своего времени, онъ, можеть быть, не столько сердится на богатыхъ за то, что они прожигають свои состоянія, сколько за то, что дівлають это они одни. Развращенные, скупые и одинокіе, они не зовуть болже товарищей, чтобы помочь имъ скорже разориться. «Какъ! восклицаетъ Ювеналъ, неужели не будетъ болье паразитовъ, nullus jam parasitus crit. 1)». Развъ не слышно, что этотъ крикъ исходитъ изъ сердца Невола, Умориція, Требія? Конечно же нравственность не пострадаеть отъ уничтожения такого постыднаго ремесла; но что станеть съ теми, кто жиль этой профессией? Ювеналъ поставилъ себя на ихъ мъсто и говоритъ отъ ихъ имени.

Одно изъ самыхъ дюбопытныхъ мъстъ въ этомъ родъ, гдъ поэтъ болъе всего находится подъ вліяніемъ своей среды, заключаеть въ себъ энергичныя нападки на Грековъ. Сначала кажется, что это результать самаго пылкаго патріотизма. «Граждане, говорить онъ торжественнымъ тономъ, я не могу перенести, чтобы Римъ сталъ греческимъ городомъ<sup>2</sup>).» Здёсь какъ будто слышится голосъ Катона-цензора. И сколько критиковъ виали въ обманъ! Они приняли въ серьезъ паеосъ Ювенала и представляють его себъ однимъ изъ послъднихъ защитниковъ римской національности. Это глубокая ошибка: причина его недовольства не такъ возвышенна, какъ кажется, въглубинъ его злобы нътъ ничего, кромъ соперничества паразптовъ. Старый римскій кліентъ, привыкшій жить на счеть щедрости богачей, не можеть перенести мысли, что чужестранецъ займетъ его мъсто.» Итакъ, говорить онъ, онъ станетъ подписываться раньше меня, онъ займетъ почетное мѣсто за столомъ, - этотъ пройдоха, заброшенный сюда вётромъ, который привозить намъ винную ягоду и черносливъ! Неужели не имъетъ уже никакого значенія, если кто съ д'ятства дышалъ воздухомъ Авентин-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I, 139. <sup>2</sup>) III, 60.

скаго холма и питался Сабинскими фруктами 1)». Какая странная окраска національной гордости! Послушать его, такъ право льстить натрону и жить на его счеть есть привилегія, пріобр'втаемая рожденіемъ или м'встомъ жительства, также какъ право вотпровать законы и избирать консуловъ. Въ дъйствительности ему внушають отвращение не средства, къ которымъ приобгають греки; онъ охотно попробовалъ бы нустить ихъ въ дёло, если бы онъ думалъ, что это можетъ имёть усивать. «Я бы съумвлъ льстить не хуже ихъ, говорить онъ, —но они ум'ьють заставить себ'в в'врить 2)»! Какъ соперничать съ этой ловкой и изворотливой расой въ низкопоклонствъ и въ податливости? «Грекъ рождается комедіантомъ; вы сміветесь, и онъ будеть смівяться сильніве васъ. Если у его патрона покажется слеза на глазу, онъ заплачетъ наварыдъ, нисколько не будучи огорченнымъ при этомъ. Потребуете вы немпого огня зимой, онъ натягиваеть на себя свой плащь на подкладкъ. Какъ жарко! скажете вы, — и потъ съ него градомъ катится 3)». А этого то римлянинъ дълать не умъстъ. При всемъ стараніи, онъ всетаки грубъ и неуклюжъ: это прирожденный порокъ. Въ его репликахъ нътъ тонкости, онъ встъ прожорливо, у него даже при самыхъ позорныхъ услугахъ остаются ръзкости и шероховатости, которыя не могутъ быть терпимы; онъ не умфеть вложить въ свое подхалимство столько ловкости и изобрѣтательности. Поэтому, когда патронъ разъ попробуеть грека, который такъ льстить его склонностямъ и такъ умёло служить его удовольствіямъ, онъ не можеть уже вернуться кътяжеловъсному римскому кліенту. «Борьба между нами неравна, грустно говоритъ Ювеналъ, у нихъ слишкомъ много преимуществъ 1)»! Если бъ они еще позволяли обдному кліенту садиться безъ шума на краю стола и время отъ времени веселить присутствующихъ какимъ нибудь словцомъ «съ почвеннымъ запахомъ»; но нътъ, они хотять «забрать весь домъ себъ». Римлянину нътъ болье мъста тамъ, гдъ царитъ какой нибудь Протогенъ, Дифилъ или Эримархъ. Они теривть не могутъ делиться, патронъ принадлежитъ имъ цъликомъ. Если они скажутъ слово, вся

<sup>1)</sup> III, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) III, 92.

<sup>)</sup> III, 100. ) III, 104.

моя прежняя услужаньюеть обращается ни во что: приходится убираться 1)». Такимъ образомъ несчастный кліенть, изгнанный изъ дома богача, съ воображеніемъ, наполненнымъ всёми кушацьями, па которыя онъ надвялся или которыя мелькомъ видвлъ, возвращается печально къ своей жалкой ежедневной трапезв 2). Вотъ истинныя причины его недовольства на Грековъ, и Ювеналъ, который часто слышалъ, какъ онъ стонетъ послѣ своего тощаго обѣда, добросовѣстно передалъ намъ его жалобы.

Собрать эти мелочи намъ было полезно. Они дають намъ правильное понятіе объ общественномъ положенів Ювенала, а зная его, легче объяснить себф характерь его произведеній. Изъ нихъследуеть, что, прежде чёмъ стать великимъ поэтомъ, онъ имелъ репутацію посредственнаго говоруна, изъ тъхъ, что «потрясаютъ своимъ красноръчемъ мраморныя залы Фронтона;» большой свъть не призналь его, хотя онъ, какъ кажется, дёлалъ нёкоторыя попытки, чтобы проникнуть туда; онъ велъ знакомство съ довольно дурной компаніей и охотно вращался среди развратниковъ и паразитовъ, не смотря на то что стоялъ выше ихъ и по своимъ средствамъ, и извъстными природными качествами характера; однимъ словомъ, говоря современнымъ языкомъ, это былъ недовольный и неудачникъ. Эти данныя, надо признаться, не вполет таковы, чтобы можно было, обладая ими, стать справедливымъ поэтомъ и безпристрастнымъ сатирикомъ.

#### IV.

Почему Ювеналь принялся писать сатиры.—Продолжение революців, низвергшей Домиціана. — Неопредъленность политическихъ убъжденій Ювенала. — Его ръзкіе отзывы о прошломъ. Нападки на современниковъ. - Его нерасположение къ среднему классу и къ народу. Онъ домогается щедротъ императора для литераторовъ.

Ювеналъ нигдъ не говорияъ ясно и точно, почему онъ покинулъ прозу, и откуда ему пришла мысль писать стихами. Онъ туманио при-

¹) III, 118.

<sup>2)</sup> Такъ именно описываеть Помпоній, въ одной ателлань, горе паразита, котораго не пригласили къ объду: si eum nemo vocat, revortit moestus ad maenam miser (Риббекъ, Fragmenta comic. Pompon., 81).

писываеть этотъ переходъ своему негодованію на преступленія и сміт ныя черты, свидътелемъ которыхъ ему пришлось быть: «Видя, какъ вев богатетва нашихъ патриціевъ затмеваются роскошью пройдохи, который ніжогда, въ дни моей юности, скрипівль своей бритвой по моей бородь, или какъ какой нибудь негодяй, вышедшій изъ египетской сволочи гордо носить на плечахъ тирскій пурпуръ, трудно не писать сатиръ... Смогу ли я выразить всю ярость, которая сущитъ меня и сжигаеть мою печень, когда какой нибудь несчастный, обобравшій своего питомца, занимаєть всю улицу толпой своихъ кліентовъ?... Какъ при такомъ зрълищъ не поддаться соблазну остановиться тутъ же носреди переулка, взять свои досчечки и занести на нихъ этихъ идущихъ мимо чудовищъ 1)? «Злоба Ювенала конечно вполнъ законна, но какъ могло случиться, что онъ почувствовалъ ее такъ ноздно? Ему было около сорока лѣть, когда онъ вознамѣрился сочинить свои первыя изв'єстныя намъ сатиры. Ни одна изъ нихъ, по крайней мірь въ той формь, въ какой онь дошли до насъ, не восходить раньше Траяна. Следуеть ли думать, что при Домиціан'в не было развратниковъ и воровъ, или что въ то время Ювеналъ еще не думаль негодовать на ихъ существование? Если онъ едилался такъ рёзокъ въ возрастё, когда сильные порывы обыкновенно улегаются, если онъ вдругъ бросаетъ прозу для стиховъ въ сорокъ лётъ, когда умственныя привычки вполнъ сложились, то нужно предположить, что какое нибудь особенное событие задъло его за живое и открыло ему его настоящій таланть.

Этимъ событіемъ несомивино была внезапная революція, освободившая имперію отъ Домиціана. Немного есть такихъ цезарей, которыхъ бы
такъ ненавидвли, какъ его, хотя съ перваго взгляда онъ не кажется
намъ болве невыносимымъ, чвмъ другіе; но подобная усиленная ненависть можетъ быть объяснена твмъ, что отъ Тиберія до Нерона Римъ,
такъ сказать, не могъ передохнуть; тиранія не прерывалась и не удивляла болве никого, такъ какъ съ нею свыклись. Восшествіе на престолъ Веспасіана изм'виило настроеніе общества. Казалось, злой рокъ
отнын'в былъ отвращенъ отъ имперіи, будущее ожидалось съ дов'вріемъ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I, 55.

снова стали привыкать къ благосостоянію, къ безопасности, ко всемъ тъмъ удобствамъ жизни, которыми такъ естественно пользоваться, что лишиться ихъ кажется чёмъ то невозможнымъ. При Веспасіане и Тите никто не думалъ, что время Тиберія и Нерона можетъ возвратиться; однако оно возвратилось при Домиціан'в, который какт будто выбраль ихъ обоихъ своими образцами и домогался славы быть похожимъ на нихъ. Его тпранія казалась особенно тяжелой, потому что явилась неожиданностью; Домиціана ненавидівли и за совершенныя преступленія, и за обманутыя имъ надежды. Этой то яростной ненавистью и объясняется радостное опьяненіе, которое охватило всёхъ при нав'єстін о его смерти; чтобы получить объ этомъ представление, нужно прочесть письма Плинія. «Со ветхъ сторонъ, говорить онъ, слышались неясные крики смятенія 1).» Вев тв, кто потеряли родственника или друга, искали возможности отомстить за него. Доносчики трепетали; по вечерамъ они ходили къ твиъ, которые, какъ они знали, имвли что нибудь противъ нихъ, и всячески унижались, чтобы только обезоружить своихъ враговъ. Но нелегко было добиться доносчикамъ желаемаго прощенія. Молодежь, со смертью Веспасіана вступившая въ политическую жизнь, полная увъренности въ себъ и надежды на будущее, и обреченная на бездъйствіе и молчаніе пятнадцати л'єть деспотизма, была счастлива что вновь открылась возможность говорить и действовать; она хотела громкихъ эффектовъ, нападая на главныхъ виновниковъ. И исторія, и красноржчіе вновь оживились съ пробужденіемъ свободы. Фанній сочиняль похвалу жертвамь Нерона <sup>2</sup>); Канитонъ собираль своихъ друзей, чтобы читать имъ біографіи славныхъ личностей, погибшихъ при Домиціанъв 3). Не естественно ли, что и поэзія почувствовала на себъ наступпвшую реакцію? Въ первыхъ своихъ сатпрахъ Ювеналъ говоритъ о смерти Домиціана, какъ о недавнемъ событіп; онв написаны немедленно посл'в революцін, освободившей имперію, въ первые моменты волненія и шума, который какъ будто должень быль вознаградить на пятнадцать лёть безмолвія. Итакъ можно предположить, что ненависть къ только что умершему императору вдохновила первые стихи Юве-

¹) Epist, IX, 13: incondito turbidoque clamore. ²) Плиній, Epist., V, 5. ³) Тамъ же, VIII, 12.

нала. Можеть быть, у него были личныя причины ненавидёть Доминіана; многіе предполагали, что онъ быль изгнанъ по его повелёнію 1). Тогда можно допустить, что общее волненіе довело его пылкое сердце до изступленія: ему предстояло отометить за личную обиду, и самая рёзкая проза была бы недостаточна, чтобы выразить его гнёвъ, лившійся черезъ край. Въ тотъ же моменть и подъ тёмъ же впечатлёніемъ Тацить дебютировалъ въ исторіи жизнеописаніемъ Агриколы. Судьба этихъ двухъ великихъ писателей была одинакова; оба большую часть своей жизни посвятили занятіямъ, которыя оказались безполезными для ихъ славы, оба стали на свою естественную дорогу вслёдствіе одного и того же политическаго потрясенія, оба болёе пли менёе въ одинаковомъ возрастё принялись за тотъ родъ литературы, въ которомъ имъ суждено было прославиться и стать мастерами съ перваго же шага.

Сатира Ювенала, обязанная своимъ происхожденіемъ революціи, естественно была прежде всего сатпрой политической; действительно, она охотно обсуждаетъ современныя и прошедшія событія и свободно высказываеть свое мивніе о фактахъ и людяхъ. Однако, если, прочитавши стихи Ювенала, спросишь себя, къ какой партін онъ принадлежитъ, какой образъ правленія онъ предпочитаетъ, то отвътить на этотъ вопросъ довольно затруднительно. В. Гюго называетъ Ювенала «древней свободной душой умершихъ республикъ» (la vieille âme libre des republiques mortes); это легко сказать, но весьма трудно доказать. У Ювенала нътъ ни одного выраженія, которое позволило бы утверждать съ увъренностью, что онъ былъ республиканецъ. Чтобы установить этотъ фактъ, обыкновенно прибъгаютъ къ самымъ незначущимъ доказательствамъ. Опъ жалуется напр. на одного патрона, который угощаетъ своихъ сотрапезниковъ уксусомъ и дряннымъ виномъ, тогда какъ ему наливаютъ Альбанскаго и Сетійскаго вина, «такого вина, какоо цили Гельвидій и Тразеа, когда они, увѣнчанные цвѣтами, праздновали память обоихъ Брутовъ 2)». — «Что за прекрасные стихи! восклицаетъ

<sup>1)</sup> Таково мизніе Фр. Германна; онъ очень энергично выразиль его въ предисловіи къ своему изданію Ювенала въ коллекцій Теубнера. Въроятиве однако, что Ювеналь быль изгнань только въ концѣ своей жизни, при Адріанѣ. См. предисловіє Вейднера (Iuvenalis sat., Лейпцигь, 1873).

при этомъ Лемеръ, какъ здѣсь ясно, что онъ любилъ свободу и ненавидѣлъ тиранію 1)!» — «Это былъ Римлянинъ стараго закала», прибавляетъ въ свою очередь Видаль 2).—На самомъ дѣлѣ это былъ просто шутникъ, который не безъ удовольствія отмѣчаетъ мимоходомъ, что и страшные республиканцы пили иногда прекрасное вино, и надомного добраго желанія, чтобы въ подобной выходкѣ видѣть profession de foi 3).

Нисколько не большее значение въ нашихъ глазахъ имъютъ похвалы, которыя Ювеналъ постоянно расточаетъ прошедшему. Таковъ быль тогда обычай; всё моралисты полны сожалёній о старомъ времени, и сами императоры, когда они желали въ своихъ эдиктахъ высказать своимъ подданнымъ какое нибудь добродътельное правоучение, съ умиленіемъ цитировали приміры Фабриція и Циндинната. Ювеналъ говорить о старой республика въ томъ же смысла; онъ охотно напоминаеть о добродътеляхъ того времени, онъ восторгается чистотою правовъ, бъдностью меблировки, скудостью инщи предковъ. Въ противовъсъ роскоши своего времени, всъмъ утонченностямъ въ удобствахъ и въ изяществъ жизни, безъ которыхъ жизнь стала болъе невозможна, Ювеналь съ наслаждениемъ рисуетъ картину античной семьи: полугодыя дети валяются въ ныли, отецъ, утомленный дневными работами, объйдается гдй нибудь въ углу желудями, и рядомъ съ нимъ его жена, часто еще болъе дикая, чъмъ ся мужъ, кормитъ грудью своихъ сыновей. «Нѣтъ, ты не походила на нее, о Цинтія! и ты также, о Лесбія, ты, которая не пожалёла блеска своихъглазъ, чтобы оплакивать воробья 4).» Такимъ образомъ Ювеналъ говорить о прошломъ скорве въ качествъ моралиста, чёмъ политика, и повидимому гораздо болже сожалжетъ о добродѣтеляхъ древности, чѣмъ объ ся образѣ правленія. О республиканскомъ правленіи онъ говорить только разъ и съ удивительнымъ

4) VI, 7.

<sup>1)</sup> Lemaire, Juven. sat., I, etp. 306, dulcissimi versus, qui summum libertatis desiderium odiumque tyrannidis spirant!

<sup>2)</sup> Въ его книгъ Juvénal et ses satires.
3) Не надо забывать, что при дворъ Траяна не считалось преступленіемъ чтить память героевъ республики. Плиній разсказываеть, что Титиній Капитонь, не скрываясь, держаль у себя изображенія Брута, Кассія и Катона и сочиняль стихи въ ихъ честь (Epist., I, 17).

легкомысліємъ «съ тѣхъ поръ какъ мы не продаемъ болѣе никому нашихъ голосовъ 1),» говорить онъ, — это значить: съ тѣхъ поръ какъ мы перестали быть свободными и выбирать должностныхъ лицъ». Такая насмѣшливая фраза, нужно признаться, не указываетъ на особенно глубокое сожалѣніе о республикъ.

Правда, если Ювеналъ не особенно ясно высказываетъ свои симпатін, зато онъ ничуть не скрываеть своихъ антипатій. Извістно, какъ жестоко онъ третируетъ всёхъ цезарей, правившихъ Римомъ со временъ Августа. Не есть ли это вфрное указаніе его политическихъ убъжденій, и не вирав'в ли мы заключить, что челов'вкъ, который говоритъ столь дурно объ императорахъ, долженъ быть отъявленнымъ врагомъ имперін? Такое заключеніе съ перваго взгляда кажется весьма естественнымъ; государи, правившіе одной и той же страной во имя одного и того жепринципа, должны были бы чувствовать взаимную связь, и поэтому норочить ихъ предшественниковъ значитъ какъ будтотоже, что косвеннымъ образомъ нападать на ихъ правленіе. Наполеонъ, по крайней мірть, такъ понималъ солидарность королей; онъ принималъ на свой счетъ комплименты, которые высказывались по адресу Карла Великаго, и былъвив себя отъ негодованія, когда кто нибудь позволяль себ'в дурно отзываться о Людовик XIV; но цезари не были такъ щенетильны. Такъ какъ каждый изъ нихъ быль врагомъ того, который царствоваль передъ нимъ, такъ какъ многіе изъ нихъ отдівлывались силой отъ своего предмівстника, чтобы поскор'вй занять его м'всто, то у нихъ просто не было никакого интереса защищать память умершихъ императоровъ; наоборотъ, нападки на нихъ были имъ пріятим и выгодны. Начиная съ Августа, который допустиль, чтобы льстивый Овидій поставиль его неизм'єримо выше Цезари <sup>2</sup>), у всвхъ императоровъ стало традиціей позволять уничижать прочихъ, чтобы возвеличиться самимъ. Иногда императоры сами брались за это дело, и еще недавно въ Тріенте найденъ эдиктъ императора Клавдія, гді онъ очень небрежно отзывается о своємъ дядів Тиберіїв и о своемъ илемянникъ Калигулъ 3). Этотъ примъръ показываеть, что

1) X. 77.

2) Metam.: XV, 745.

<sup>3)</sup> См. Hermes, IV, стр. 99. Неронъ также не отличался почтеніемъ къ своимъ предшественникамъ. Тацитъ говоритъ, что, воспользовавшись случаемъ

память цезарей не считалась священной, и что можно было порочить умершаго императора, не навлекая на себя недовольства живущаго. Поэтому строгія сужденія Ювенала о прошломъ не были ни преступленіемъ, ни даже смѣлымъ поступкомъ; то же самое позволяли себѣ многіе, которых ужъ никакъ пельзя было заподозрить въ республиканскихъ симпатіяхъ. Ювеналъ осмівлился порицать главу императорской династін; но еще раньше него Сенека говориль объ Августв не съ большимъ снисхожденіемъ: не говорилъ ли онъ въ сочиненіи, посвященномъ Нерону, что милосердіе Августа было ничто инос, какъ утомленная жестокость 1)? Ювеналъ не преминулъ поиздъваться надъ апочеозомъ Клавдія: онъ шутить надъ темь средствомь, какимъ Агриппина «ввергла его въ небеса», давши ему повсть отличное блюдо грибовъ, «послъ котораго онъ ничего болъе не влъ 2);» но кто же безъ смъха говориль объ этомъ странномъ божествъ? Сенека еще гораздо менъе почтителенъ въ своей остроумной сатирь, которую онъ сочиниль чрезъ нісколько дней послі смерти этого государя, какть разть въ тотъ моментъ, когда декретъ сената открывалъ ему небеса. Очень въроятно, что это предестное произведение было хорошо принято въ Палатинскомъ дворці, и что Агриппина и Неронь, ненавидівшіє Клавдія, очень имъ забавлянись. Нечего говорить о томъ, какъ Ювеналъ относится къ Домиціану; какъ бы онъ ни былъ строгъ къ этому императору, ему далеко еще до Плинія. Пансприко послідняго быль однако оффиціальной речью; и если Плиній, говоря въ присутствін Траяна, не считалъ нужнымъ смягчить своихъ ръзкостей, то въроятно онъ не имъли значенія и не влекли за собой опасности. Говоря о цезаряхъ посл'в ихъ смерти то, что каждый думалъ при ихъ жизни, никто не рисковалъ прослыть врагомъ правленія.

Но не зашелъ ли Ювеналъ гораздо дальше? Справедливо ли сказать, что онъ строгъ только къ прошлому, и что живущій императоръ совершенно избътаеть его издъвательствъ, на которыя онъ такъ щедръ

назначенія начальниковъ, завѣдующихъ государственными доходами, онъ съ порицаніемъ отзывался объ императорахъ, царствовавшихъ до него, сит insectatione priorum principum. (Ann., XV, 18).

<sup>1)</sup> De clem., I, 11. 2) VI, 622.

по отношенію къ мертвымь? Когда онъ нападаеть на римское общество, то о какомъ обществъ онъ говоритъ 1)? Относится ли его суровость къ его современникамъ, или онъ имбеть намбреніе заклеймить лишь эпоху Нерона и Домиціана? Отв'ять съ самаго начала кажется сомнительнымъ. Ювеналъ оставилъ на этотъ счетъ нѣкоторую неясность, и эта неясность кажется намъ вполив сознательной. Онъ безъ сомивнія предвидёль, какой шумь подымуть его сатиры; онъ боялся для себя последствій своей славы, поэтому онь не препебрегь, при всей своей дерзости, принять нъкоторыя предосторожности и оставить себъ дазейку. Если бы его современники разсердились за то, что онъ ихъ такъ третируеть, особенно егли бы императоръ, на котораго такъ охотно взваливають отвътственность за всъ пороки его современниковъ, нашелъ его изображенія преувеличенными, онъ хотіль сохранить себів возможность сказать, что діло идсть о другой эпохів, что онъ говорить объ обществъ, которато болъе не существуетъ. Въ первой своей сатиръ, которая очевидно должна была служить предисловіемъ къ собранію его сочиненій, онъ хочеть увірить насъ, что упреки его относятся не къ какому нибудь опредъленному въку, а къ цълому человъчеству. «Все, что говорится на свътъ, съ тъхъ поръ какъ Девкаліонъ побросаль за свою спину камни, всф страсти, волнующія человфчество, надежда и страхъ, гиввъ и сладострастіе, радость и тревога, послужили матеріаломъ, изъ котораго составлена моя маленькая книжка <sup>2</sup>)». Итакъ читатель предупрежденъ, — сатирикъ начинаетъ съ потопа. Но онъ самъ какъ будто не надъется убъдить насъ въ этомъ, но крайней мъръ онъ добровольно признается въ концё той же сатиры, что онъ не будетъ такъ далеко пскать своихъ сюжетовъ. О Девкаліонъ уже нъть болье рвчи, Ювеналь объявляеть только, что онъ будеть нападать на мертвецовъ: «Я хочу попробовать, говорить онь, что можно сказать о тёхъ, прахъ которыхъ поконтся вдоль Фламинской или Латинской дороги». Но онъ плохо сдержалъ свое слово, ему не разъслучалось бранить людей, которые еще не лежали въ своихъ мраморныхъ гробницахъ вдоль

<sup>1)</sup> См. Боргези (Borghesi), его Annotazioni a Giovenale (Сочиненія, т. V); онт дѣдаеть попытку установить время, когда жили тѣ личности, о которыхъ говорить Ювеналь, и даты событій, на которыя онъ намекаеть.
2) І, 80.

римскихъ дорогъ; но когда онъ на это ръшается, то любонытно наблюдать, какія онъ принимаетъ предосторожности, чтобы сбить читателя съ дороги. Въ XIII сатиръ онъ приводить ужасающее перечисленіе преступленій, которыя ежедневно совершаются въ Рим'в: убійства, клятвопреступленія, поджоги, святотатства, отравленія, отцеубійства. Читая это перечисленіе, не сомніваешься, что діло пдеть объ энохъ, современной автору: съ такимъ наоосомъ можно описывать только то, что видель своимъ глазами; но вдругъ авторъ прибавляеть: «Все, что я только что сказаль, есть лишь ничтожная часть тохъ преступленій, которыя приписывають Галлику 1)». Галлика же этого мы знаемъ: онъ былъ римскимъ префектомъ при Домиціанъ. Читателю казалось, что Ювеналъ говоритъ о своемъ времени, но эта маленькая фраза его разочаровываетъ. Современникамъ Траяна и Адріана нечего будетъ жаловаться, - різчь пдеть не о нихъ: поэть сразу отбросиль насъ на четверть въка назадъ. Такой же фокусъ еще замътнъе въ сатиръ противъ знати. Посреди изложенія, Ювеналъ безъ всякой причины прерываеть себя и говорить: «Къ кому же я обращаюсь теперь? Съ тобою я говорю, Рубелій Плавть». Комментаторы очень удивляются такому внезапному возгласу, и по обыкновению, не будучи въ состояни объяснить его, они очень имъ восхищаются. По нашему мивнію, эта выходка напоминаетъ слова Хризаля въ Ученых женщинахъ, Мольера.

Я съ вами говорю, сестра.

Положеніе одинаковое: Хризаль, рёшившись надёлать шума, всетаки трепещеть передъ своей женой и хочеть увёрить ее, что его слова относятся только къ Белизё. Такъ и Ювеналь, всиомнивъ вдругъ, что вельможи могущественны и что говорить съ ними слишкомъ свысока могло бы быть опасно, выбираетъ себё удобнаго собесёдника, котораго нечего опасаться. Такъ какъ Плавтъ умеръ иятьдесятъ лётъ тому назадъ, то нечего бояться, что онъ разсердится, поэтому то онъ такъ и отдёлываетъ его. Въ дёйствительности же Ювеналъ хочетъ говорить со своими современниками, онъ недоволенъ современной ему эпохой. Намеки на современность изобилуютъ въ его стихахъ, и рёчь постоянно

<sup>1)</sup> XIII, 157.

находить живыя личности 1). Онъ видя вокругъ себя тѣ пороки, которые онъ клеймитъ. Когда онъ спрашиваетъ себя, было ли когда нибудь время, столь богатое преступленіями, когда онъ говоритъ: «будущія покольнія шичего не прибавять къ нашей развращенности; нусть наши потомки попробуютъ найти что пибудь новое, порокъ дошель до предъла, онъ можетъ только уменьшаться 2)», не можетъ быть никакого сомньнія, что онъ жалуется на свой въкъ, что общество, которое нажется ему такимъ развращеннымъ, это то самое, среди котораго онъ живетъ, и если онъ нигдѣ не высказываетъ своего мнѣнія о современныхъ сму цезаряхъ, то это лишь потому, что онъ на это не осмѣливаетъ; но изъ того, какъ онъ порицаетъ ихъ время и говорить о ихъ дъйствіяхъ, изъ кое какихъ недомолвокъ, которыя проскальзываютъ у него, изъ самыхъ его умолчаній видно, что онъ ставитъ ихъ не особенно выше ихъ предшественниковъ.

Между этими императорами находится и Траянъ; ясно, что и Траянъ не обезоружилъ злобы Ювенала, и что поэтъ не принялъ никакого участія въ тіхъ громкихъ одобреніяхъ, которыя, по выраженію Тацита, привътствовали наступающій блаженный въкъ. Можно было бы нонять конечно, если бы Ювеналъ, воздавая должное добродътелямъ этого честнаго государя, еджлаль бы кое какія оговорки. Сатирикъ могъ не раздёлять мивнія Тацита, провозглашавшаго, что отнынъ цезаризмъ и свобода заключили союзъ. Въ дъйствительности принципъ цезарскаго режима не изм'внился; власть оставалась цъликомъ въ рукахъ одного человъка, и если онъ соглашался предоставить сенату и консудамъ некоторыя изъ своихъ прерогативъ, это было произвольнымъ великодушіемъ, которое онъ по своему желанію могъ взять и обратно. Рака текла все въ томъ же направленіи, но чиновники, какъ говоритъ Плиній, получили позволеніе отвести нъсколько каналовъ и въ свою пользу (qui dam ad nos quoque velut rivi ex illo begnissimo fonte decurrunt 3). Такія тоненькія ниточки власти достаточны были для Плинія, который довольствовался малымь; онъ

 $<sup>^{1})</sup>$  Боргези ( $\it Count., T. V., ctp. 509$ ) отмѣчаетъ нѣкоторые изъ этихъ намековъ.

²) Epist., III, 20.

самъ наивно говоритъ, что требуетъ отъ государя не самой свободы, а только вившней ся формы. Нётъ основанія упрекать Ювенала въ томъ, что онъ требовательнъе. Онъ могъ бы находить, что даже при Траянъ, безопасность и свобода гражданъ не имъютъ достаточныхъ гарантій. Правительство осталось то же самос, изм'внился только императоръ; благонолучіе народа зависьло отъ жизни такого то цезаря; правда, римляне были виравъ искать болье прочнаго обезпеченія для своего счастія, чёмъ какое имёли, и такія оговорки Ювеналъ могъ сдёдать вподив законно, говоря о Траянв; но онъ пошелъ дальше, онъ не удовольствовался тёмъ, чтобы умёрить свои похвалы извёстными ограниченіями, онъ безпощадно удержался отъ какой бы то ни было похвалы; въ этомъ то и видна его несправедливость. Онъ дълаетъ видъ, будто не находить никакой разницы между этимъ несовершеннымъ, но все же честнымъ и славнымъ правленіемъ и правленіемъ Тиберія или Нерона. Иногда Ювеналъ какъ будто даже отдаетъ преимущество Неропу и Тиберію передъ Траяномъ. Онъ утверждаеть напр., что провинціи никогда не управлялись такъ дурно, какъ въ его время, что онъ готовы сожалъть о временахъ Верреса, что провинціи обдим и разорены, и такъ какъ имъ оставили только ихъ оружіе, то онъ и не замедлять возмутиться противъ Рима. Исторія возстановила истину противъ такихъ преувеличеній 1). Въ опроверженіе Ювеналу достаточно прочесть переписку Траяна съ Плинісмъ въ бытность последняго губернаторомъ Впоиніи. Изъ этой переписки видно, съ какою непрестанной и мелочной заботливостью государь старался упрочить счастье и безопасность своихъ земель. Все его интересуеть, никакая подробность не ускользаеть отъ него. Никогда столько діятельной и щенетильной честности не прилагалось къ соблюдению спокойствия въ провинцияхъ, никогда болъе

¹) Правда, Аврелій Викторъ утверждаеть (*Epitoma*, 43, 21), будто Траннъ вначалѣ быль очень сниеходителень къ дурнымъ правителямъ провинцій, что онь только позднѣе, вслѣдствіе совѣтовъ Плотина, сталъ строже къ нимъ. Но мы думаемъ вмѣстѣ съ de-la-Berge (*Essai sur le règne de Trajan*, стр. 121), что не нужно прядавать значенія словамъ такого посредственнаго хроникера. Въ крайнемъ случаѣ можно допустить, что вслѣдствіе революціи противъ Домиціана управленіе имперіи до извѣстной степени расшаталось; но въ 100 г., т. е. два года послѣ своего восшествія, Траянъ возбудиль преслѣдованіе противъ Марія Присенса, и одновременно съ этимъ Плиній выражаеть императору большую похвалу за бдительность его къ администраціи провинцій (*Pan.* 70).

внимательнымъ взглядомъ никто не окидывалъ міръ съ высоты Палатинскаго холма. Можно ли допустить, что проконсулы подъ наблюденіемъ столь бдительнаго ока им'вли такую же возможность къ злоупотребленіямъ, какъ въ эпоху республики, когда имъ грозилъ лишь судъ сообщинковъ, когда за ними наблюдали друзья, решившіеся ничего не видать дурного у другихъ, чтобы не подать имъ повода придираться и къ нимъ самимъ. Переписка Плинія заставляеть насъ узнать и полюбить въ Траянъ мужественного солдата, который имъль въ политическихъ вопросахъ такой твердый и решительный умъ, столько справедливости и здраваго смысла, энергін и гуманности, который нисалъ Илинію на его вопросъ, нужно ли наказать одного молодого челов'вка, виновнаго въ оскоролении статуи императора: «Мое нам'вреніе не возобновлять процессовь объ оскорбленій величества; я не хочу приовгать къ страху, чтобъ заслужить ночтение 1)». Какъ мы далеки отъ той эпохи, когда Домиціанъ могъ осудить на смерть женщину, нотому что она позволила себъ перемънить илатье предъ его изображеніемъ!

Подобныя различія условій и личностей очевидны; какъ же могло случиться, что они ускользнули отъ Ювенала? Почему онъ не даетъ намъ нигдъ понять, что режимъ, при которомъ онъ живетъ, лучие предшествующаго? Допуская его искренность, — а мы не видимъ причины сомивваться въ ней, — чёмъ объяснить его предубёжденія? Они. быть можеть, вытекають изъ определенной, исключительной политической системы, которая, покоривши его умъ, отняла у него способность справедливо и безпартійно относиться ко всему остальному; если это такъ, то какова же эта система? Не симпатизируетъ ли онъ напр. правительству, въ которомъ народъ имълъ бы болже значительное участіе? Вспомнивши цитированные нами прекрасные стихи, гдѣ сатирикъ ради униженія аристократін превозносить плебеевъ, показывая, что они действительно составляють силу и честь государства, можно было бы подумать, что это действительно такъ; но на самомъ деле здась нужно видать только превосходный взрывъ злости и законную месть оскороленной гордости. Действительно, требуеть ли Ювеналь

<sup>1)</sup> Плиній, *Epist.*, X, 82 (Изд. Кейль).

для этихъ бъдныхъ людей, презпраемыхъ вельможами, болъе выгоднаго положенія въ имперін? Предвидіть ли онь и желаль ли онь новаго соціальнаго строя, гдѣ бы эти обездоленные по своему рожденію и состоянію, занимали бы болже привилегированное положеніе и гдж бы илебен возвратили себф свои политическія права? Трудно повфрить этому, принимая во вниманіе, что онъ повсюду третируєть современное ему простонародые съ твмъ презрвніемъ, которое оно къ несчастью заслуживало. Эти «дъти Рема, turba Remi 1)» всегда на сторонъ силы, они преклоняются передъ успъхомъ и ненавидять изгнанниковъ. Они составляють обычный кортежь побъдителя и усердно тончать ногами лежачаго врага Цезаря. Они потеряли охоту къ власти, и не заботятся больше о свободъ; лишь бы ихъ кормили и забавляли, —все остальное имъ безразлично; они требують отъ того, кто ими править, лишь зрелищъ и хлеба. После такого суроваго сужденія, невозможно допустить, чтобы Ювеналь хотвль требовать новыхъ правъ народу, который паль такъ низко.

Но, можеть быть, онъ обращаеть взоры, если не на народъ, то на мелкую буржувзію, на всёхъ этихъ дёятельныхъ и дёловитыхъ купцовъ и промышленниковъ. Беретъ ли онъ на себя защиту торговцевъ, вольноотпущенниковъ или сыновей вольноотпущенниковъ, распространенныхъ тогда во вевхъ городахъ имперіи и создававшихъ ея богатства? Мстилъ ли онъ за презръніе къ нимъ знати, требовалъ ли онъ для нихъ большаго участія въ дёлахъ страны? Въ этомъ то именно, можетъ быть, и состоить самая крупная и любопытная непослёдовательность Ювенала: такой отъявленный врагь аристократін, оказывается, сохраняеть самыя узкія предуб'яжденія. Понятно, что въ аристократическомъ обществъ цънится больше всего неподвижность. Тъ, которые занимаютъ лучшія м'єста, естественно находять приличнымь, чтобы вев оставались тамъ, гдв кто поставленъ, и не жалвють ни насмещекъ, ни оскорбленій по отношенію къ людямъ, пріобратшимъ внезапно большія состоянія, которыя нарушають установившійся ладъ и являются опасными соперниками. Вслъдствіе странной аберраціи и податливости, которая удивляеть насъ, античная философія стала сообщищей ари-

<sup>1)</sup> X, 72.

стопратін и разділяла ся мибнія. Подъ тімь предлогомь, что нужно быть умвреннымь въ своихъ желаніяхъ и довольствоваться малымъ, философія стремится въ конців концовъ обезкуражить индустрію и всякую дівятельность, направленную на земныя блага, и ставить какъ бы долгомъ всякаго сохранять свое общественное положение. Это повторяють всё древніе мудрецы, оть Діогена, который жиль въ бочків, до Сенеки, который занималь дворень. Въ свое время Горацій проповъдывалъ тъ же самые старые принципы; Ювеналъ также безъ колебанія принимаєть ихъ. Онъ при всякомъ случав бранить твхъ, которые трудятся набирать себф богатства, и, что еще удивительное, онъ всего больше сердится на тотъ способъ обогащенія, который кажется намь напослев законнымъ. Намь кажется, что петь достойнейшаго средства пріобрѣсти богатство, какъ далекими путешествіями, цѣною своего спокойствія и риска жизнью. Ювеналь, наобороть, вм'ясть съ Гораніємь не можеть понять людей, «которые устроили себ'в жилище на корабл'в, которые предоставляють качать себя всёмъ севернымъ и южнымъ вътрамъ, чтобы откуда то издалека привезти какой нибудь вонючій товаръ»: худинми изъ вевхъ сумасшедшихъ кажутся ему, «тв, которые отделяють себя оть смерти только ивсколькими досками 1)». Онъ не питаетъ большаго уваженія и къ менье рискованнымъ коммерческимъ предпріятіямъ; надо видіть, какъ въ его ІІІ сатирів голодный поэть принимаеть великольный тонъ, издъваясь надъ людьми, «которые беруть подряды на пристани и очистку грязи въ Рим'в и берутъ на откупъ даже погребальныя процессии и ассенизацію 2)». Такая ненависть къ торговав и промышленности была насавдіємъ, которое древняя аристократія оставила и новымъ временамъ. Предразсудки часто переживають то общество, въ которомъ они родились, и становятся всего устойчивже тогда, когда теряють всякій смыслъ существованія. Неизв'ястно какъ, они продолжають жить въ обществъ, которое поконтся на совершенно другомъ принцинъ, п раздъляются людьми, которые должны были бы освободиться отъ нихъ въ силу своихъ убъжденій и происхожденія. Не видимъ ли мы того же

<sup>1)</sup> XIV, 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) III, 32.

самаго напр. у Лабрюйера, который состарылся въ положении подчиненнаго, не то другомъ, не то лакеемъ въ семействъ Конде, столь суроваго со своими слугами: онъ совершенно также раздъляеть веж антипатін, всю вражду той аристократін, которая казалась ему иногда такой глупой и непріятной. Онъ совершенно также судить о финансистахъ, называя ихъ «грязными душами, пропитанными нечистотами, всецило отдавшимися выгоди и барышу». Удачныя спекуляціи всегда кажутся ему плутовствомъ. Онъ краснъеть отъ стыда при видь неравныхъ браковъ, всябдствіе которыхъ дочери откунщиковъ вступають въ самыя знатныя французскія семьи, а всё естественные повороты фортуны, которая награждаеть умныхъ на счетъ расточителей, кажутся ему святотатствомъ. «Если бы мертвецы вдругъ ожили, говорить онъ, еслибъ они увидёли свои великія имена, свои лучшія земли съ ихъ замками и древними домами въ обладаній людей, отцы которыхъ были можетъ быть ихъ фермерами, какое мивніе опи могли бы получить о нашемъ времени?» Намъ нътъ дъла до подобныхъ мийній; мы знаемъ теперь, что богатство принадлежить по праву промышленникамъ, что оно естественно перешло отъ тъхъ, которые не умъли его сохранить, къ тъмъ, которые умъють его завоевать; мы того мивнія, что земли и пом'єстья должны принадлежать тімь, которые, создавая свое богатство, созидають вижеть съ темъ согатетво государства, и находимъ очень страннымъ, что плебей Лабрюйеръ негодуеть на это. Точно также мы не можемъ понять, какимъ образомъ Ювеналь, сынь польноотпущенника, оказывается такимъ врагомъ тёхъ, которые стараются разбогатьть.

Если такія бѣдняки, какъ Уморицій или Требій, отказываются рисковать своей жизнью въ отдаленныхъ предпріятіяхъ или заняться доходнымъ промысломъ въ Римѣ, то какіе способы къ существованію у нихъ остаются? Только одинъ: они должны ходить по утрамъ требовать спортиулы у богачей или являться послѣ обѣда въ портикъ Минуція за полученіемъ зерна и масла, которыя раздаются по приказу императора двумъ стамъ тысячамъ римскихъ бѣдняковъ; однимъ словомъ, они должны просить милостыни у частныхъ лицъ или у государства.

Ювеналъ вполит охотно примиряется съ такою крайностью. Онъ

открыто предпочитаетъ общественную или частную благотворительность всъмъ низкимъ ремесламъ, которыя, по его мивнію, безчестять человъка; онъ совершенно одобряеть такихъ высокомфриыхъ инщихъ, какъ Умбрицій, которые считали бы униженіемъ взять нодрядъ на очистку грязи и ассенизацію и безусловно предпочитають протягивать руку. Общество кажется ему вполив благоустроеннымъ, когда добрая часть гражданъ живетъ милостью другихъ, и главная причина, почему онъ сожальсть о прошлемь, заключается въ темь, что богатые были тогда гораздо щедръе. Счастливое время, когда богачи давали не считая, когда спортила текла рекой, когда кліенты встречали всегда хорошій пріємъ утромъ, а вечеромъ часто приглашались къ столу натрона! Какіе великіе люди всв эти Котты, Пизоны, Лентулы! «Они дорожили славой щедрости гораздо болже, чёмъ славой своего рожденія и своихъ тріумфовъ 1)!» Сенека достопнъ уваженія не своими прекрасными произведеніями: имъ нужно восхищаться особенно потому, что «онъ часто посылалъ подарки своимъ бъднымъ кліентамъ. Върный своимъ принципамъ, Ювеналъ не видитъ никакой другой будущности для литераторовъ, кромъ протекціп великихъ міра сего. Такъ какъ вообще «обожаемая муза даеть больше генія, чёмь одежды», то нужно же найти кого нибудь, кто бы тебя кормиль и одеваль. Къ несчастью, Меценатовъ болже не существуетъ. «Гдж эти Прокулен, Фабін? Котта и Лентулъ не имъютъ замъстителей<sup>2</sup>)». Литературъ нечего болье ожидать отъ богатыхъ людей. Некоторые изъ нихъ вознамерились стать поэтами, и потому когда имъ поэтъ посвящаетъ какое ипбудь прекрасное произведеніе, то вм'єсто того, чтобы отв'ятить звонкой монетой, как в подобаетъ, они спъшатъ заплатить стихами. Другіе разоряются на дорогія фантазіп, строять видлы и портики, мотають свое состояніе съ модными женщинами или содержать ручныхъльвовъ, «какъ будто кормить льва но дороже стоить, чёмъ поэта 3)». Что же дёлать, къ кому обратиться? Ювеналъ не колеблется; если богачи закрывають свой кошелекъ, онъ не задумавшись протянеть руку и къ императору. «Императоръ, говорить онъ, вотъ единственная надежда литературы въ настоящее время и един-

<sup>1)</sup> V, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) VII, 94. <sup>3</sup>) VII, 77.

ственная цѣль ся существованія 1)». Нельзя сказать, чтобы ему стопло труда принять такое решеніе, повидимому онъ идеть на это съполной охотой. Наобороть, когда онъ побуждаеть молодыхъ поэтовъ воспользоваться покровительствомъ императора, у него является какой то побъдный тонъ. «Мужайтесь, говорить онъ, цезарь видитъ и воодушевляеть васъ; его царская доброта ищеть только случая проявиться 2)». Воть каковъ тоть, который пногда кажется безжалостнымъ врагомъ имперін, котораго называють «древней свободной душой умершихъ республикъ». На самомъ же дёлё онъ также мало заботится объ имперіи, какъ и о республикъ. Тъ жалкіе кліенты, тъ голодные поэты, истолкователемъ которыхъ онъ сдёлался, не обращали своихъ взоровътакъ высоко. Такъ какъ они не знали болве желательной участи, какъ жить чужими щедротами, то самымъ совершеннымъ обществомъ имъ представлялось такое, гдв щедрость была бы въ изобиліи. Это быль ихъ идеаль, да и Ювеналь чаще всего повидимому не имфеть другого. Итакъ онъ является иногда такимъ строгимъ къ Цезарямъ не во имя какого нибудь политическаго принципа, его злоба была результатомъ не выработанной спетемы, а только жолчнаго темперамента. Онъ принадлежалъ, какъ мы показали, къ числу людей, озлобленныхъ жизнью, которыхъ судьба поставила въ ненормальное положение, которые, обманувшись въ своихъ надеждахъ, страдая велёдствіе оскороленной гордости, потеряли справедливость. Не будемъ представлять его убъжденнымъ защитникомъ великаго народнаго дела, систематическимъ и решительнымъ противникомъ правительства; въ немъ выступаетъ на первый планъ характеръ, а не міровоззрініе, у него болів страсти, чімъ принциповъ, и ни одна партія не можетъ опереться на его имя, развѣ только партія тёхъ, которые вёчно всёмъ недовольны.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) VII, 1. <sup>2</sup>) VII, 20.

V.

Заключеніе.-- Истинный характерь оппозицін при цезаряхь.

Только что произведенный нами обглый обзоръ оппозиціонныхъ писателей времень имперіи показываеть намъ, какъ они были далеки оть согласія между собой. Сколько неопредбленности и нербиштельности въ ихъ мибніяхъ! Никогда пельзя ясно увидбть, чего они желають, потому ли что они не сміють этого высказать, или потому, что они не знають этого сами. Тоть изъ нихъ, который повидимому болю всего сожалють о старомъ образів правленія, когда онъ переходить отъ словъ къ ділу, трудится не для того, чтобы его возстановить, а наговоривши столько худого объ имперіи, вступаеть въ заговоръ, иміжющій цілью поставить одного императора на мість другого. Вся оппозиція, намъ кажется, носить такой же колеблющійся, неопредбленный характерь: какъ и ся представители, великіе писатели, она въ большинстві случаевъ жалуется лишь затімъ, чтобы жаловаться или отвести душу, не иміз пикакого политическаго плана или обдуманнаго намізренія; она состоить изъ педовольныхъ гораздо больше, чімъ изъ заговорщиковъ.

Однако многіе утверждали и утверждають еще противное; изъ фроидеровъ дѣлають глубокихъ политиковъ, ожесточенныхъ враговъ, которые безъ устали работали надъ разрушеніемъ имперіи. Нѣкоторое правдоподобіе этого мнѣнія основано на томъ, что его поддерживаютъ одновременно двѣ противоположныя партіи, которыя въ своихъ сужденіяхъ обыкновенно совершенно расходятся. Друзья республики, чтобъ найти себѣ предшественниковъ и усилить свои ряды, старались установить, что всѣ педовольные въ императорскую эноху раздѣляли ихъ собственные принципы, что это были такіе же республиканцы, какъ они, и что всѣ опи имѣли открытую или тайную цѣль возстановить то правительство, которое было разрушено цезарями. Мы думаемъ, что это большое заблужденіе; но оказалось, что это также и большая неосторожность: сторонники имперіи посиѣшили воспользоваться этимъ, чтобы оправдать жестокости цезарей. «Если правда, говорять они, что Тиберій и его

пріемники имѣли противъ себя заговорщиковъ, вооруженныхъ противъ ихъ власти, революціонеровъ, желавшихъ ниспровергнуть существующій строй (а въ этомъ нельзя сомніваться, потому что ихъ друзья и апологисты признаются въ этомъ), то не удивительно, что они боролись такъ энергично; они имъли право и обязанность защищаться; они были представители порядка, авторитета, общественнаго спокойствія и хорошо дёлали, охраняя ихъ отъ бунтовщиковъ. Между ними и ихъ противниками шла борьба безъ пощады, и такъ какъ сопершичающія стороны не могли придти къ соглашению, то онъ и принуждены были уничтожать одна другую». Этимъ аргументомъ охотиве всего пользуются въ настоящее время, особенно въ Германіи, въ защиту имперіи.

Но не трудно опровергнуть это мивніе, и, намъ кажется, что мы это и сдълали на предшествующихъ страницахъ. Мы показали, что принципіальных республиканцевь было тогда не такъ мпого, какъ это думають. Прежде всего ихъ вовсе не могло быть внв Рима. Провинціи помнили еще Верресовъ; а, кром'в того, что имъ было до того, кому принадлежала власть, сенату или императору? Онв все равно не принимали въ ней никакого участія и при всёхъ режимахъ должны были повиноваться законамъ, не ими установленнымъ. Настроеніе войска было не менье опредъленю; оно дало цезаримъ имнерію и низвергло республику. Она не жальло о республикь, и говорять, что Скрибоніань, возмутившійся противь Клавдія, быль покинуть своими солдатами, потому что они думали, что онъ хочетъ возстановить республику 1). Въ Римъ, гдъ господство дезарей было тяжело и воспоминанія о прошломъ болбе живучи, могли иногда и сожальть о томъ времени, когда народъ и сенатъ сами решали свои дела. Итакъ естественно въ Римъ было больше республиканцевъ, чъмъ гдъ бы то ни было, но и здёсь они были редки. Народъ былъ привязанъ къ своимъ повелителямъ, которые такъ старались его кормить и веселить. Въ средъ высшихъ классовъ, между образованными и богатыми людьми, многіе очень охотно отдались однимъ удовольствіямъ и покою; они знали, что свобода, какъ говоритъ Сенека, не достается даромъ 2), а такъ какъ

<sup>1)</sup> Діонь, LX, 15. 2) Epist., 104, 34: non potest gratis constare libertas:

они не чувствовали въ себѣ достаточно силы, чтобы заплатить за свободу того, чего она стоить, то они легко и утѣшались въ ея потерѣ. Тѣ, которые составляли заговоры противъ цезарей, были нерѣдко лишь честолюбцы, которые хотѣли занять ихъ мѣсто, а не безкорыстные республиканцы, которые бы старались возстановить прежній образъ правленія 1). Одинъ, или почти одинъ трибунъ Хереа, убивній Калигулу, думалъ возвратить власть сенату и народу; но народа болѣе не существовало, что же касается сената, то онъ былъ болѣе удивленъ, чѣмъ обрадованъ тою честью, которую ему хотѣли оказать. Извѣстно, какой буффонадой окончилась эта кровавая трагедія: солдаты, обыскивавшіе Палатинскій дворецъ, чтобъ найти какого нибудь императора, наткнулись на Клавдія, дрожавшаго между двумя дверьми, схватили его и провозгласили императоромъ.

Правда, что даже тв, которые не были въ заговора противъ своихъ повелителей, не щадили ихъ на словахъ. «Вы не подымаете больше
вооруженныя возстанія, говорилъ имъ Тертулліанъ, но языками вы
все еще бунтовщики <sup>2</sup>)». Повидимому, въ Римъ у людей большого
свъта сложился обычай и даже создалась потребность въчно быть недовольными; всъ мѣры, принимаемыя цезаремъ, подозрительны, во
всемъ они находятъ причины для жалобъ или насмъщекъ. Но такъ
какъ эта оппозиція никогда не переходила отъ словъ къ дѣйствіямъ, такъ какъ она въ дѣйствительности была столь же робка,
какъ и невоздержна, то было довольно легко поднять ее на смѣхъ. Нѣкоторые современные историки не отказали себѣ въ этомъ удовольствіи.
Но даже эта оппозиція оказала услуги, которыя не надо забывать.
Безъ нея не существовало бы никакого протеста противъ страшнаго

<sup>1)</sup> Цезари хорошо знали это. Поэтому республиканскія воспоминанія были имъ не страшны. Имъ повидимому иногда даже доставляло удовольствіе вызывать такія воспоминанія. Траянъ возобновиль обращеніе древнихъ монетъ, съ изображеніями предводителей аристократической партіи, Суллы, Помпея и т. д. Между такими монетами быль и тоть знаменитый динарій Gens Jania, на которомъ съ одной стороны были имя и изображеніе Свободы, а съ другой—консуль Бруть и его ликторы. У государя, который позволяль возобновленіе такихъ республиканскихъ воспоминаній, говорить де-Виттъ, должно было быть много увъренности въ силь своего правительства и въ преданности свонхъ подданныхъ «(Revue de numismatique, 1865, стр. 173).

произвола, который, не чувствуя передъ собой препятствія, быль бы еще болъе жестокъ. Какія бы преступленія ни совершались, не забудемъ, что могли быть совершены еще большія. Никакое учрежденіе не им'єло достаточно силы, чтобы противостоять этому. Цезари могли быть сдерживаемы только общественнымъ мивніемъ, и достовърно извъстно, что оно сдерживало ихъ не разъ. Тиберій считался съ нимъ, и Неронъ, послъ убійства своей матери, почтилъ его своимъ страхомъ. Если, несмотря на свою обычную податливость, общественное мнение осмедивалось иногда глухо роптать, то это случалось потому, что его пробуждали изъ апатін эти робкія возраженія и скромныя насмъщьи свътскихъ людей. Та же самая оппозиція посль смерти дурныхъ цезарей предписывала ихъ преемникамъ, какъ они должны были себя вести. Новыхъ цезарей избирали конечно изъ числа тъхъ, которые среди общаго низконоклонства держались хоть немного энергичнъе. Они слъдовательно принимали участие въ недовольствъ свътскаго общества и знали всъ его обиды. «Ты жилъ, ты трепеталъ также, какъ мы, говорилъ Плиній Траяну: такова была тогда жизнь всьхъ честныхъ людей. Ты по опыту знасшь, какъ ненавидятъ дурныхъ цезарей; ты номнишь еще, чего бы ты желалъ, что бы ты оплакиваль вмёстё съ нами 1)». Если дёйствительно воспоминанія о жалобахъ и злобъ общества и страхъ заслужить ихъ утвердили Веспасіана, Траяна и подобныхъ имъ императоровъ въ ихъ честности, если они спасали ихъ иногда отъ опасности и соблазна безконтрольной власти, то нужно признать, что и такая оппозиція, какъ бы она ни была мелочна и безсильна, все-же принесла свою пользу.

Привычка этой оппозиціи ничего не щадить, жаловаться и насміться по всякому поводу, заставила думать, что она исходила отъ непримиримыхъ враговъ, что она была противъ самаго режима. Ее считали въ той же степени глубокой и радикальной, въ какой она была придирчива и шумлива. На самомъ дѣлѣ недовольные ненавидѣли личность такого-то цезаря, но мирились съ самымъ принципомъ имперіи. Самые рѣшительные ограничивались тѣмъ, что отыскивали какого инбудь члена императорской же фамиліи, менѣе извѣстнаго или болѣе любимаго, расхваливали его достоинства и пользовались его именемъ, чтобы колоть

<sup>1)</sup> Paneg., 44.

глаза царствующему императору: такимъ именно образомъ Друзъ и Германикъ пріобр'вли свою популярность. Но надо признать, что мысль выбирать себ'в героевъ въ Палатинскомъ дворц'в показываетъ, до какой степени самая оппозиція была монархически настроена. Мы затрудняемся понять, какимъ образомъ некоторые мечтатели могли принисать такимъ претендентамъ намърение возстановить республику. Надо много наивности, чтобы предполагать это. Если бы счастливый случай вручиль власть въ руки Германика или его отда, то они удержали бы ее. Безъ сомивнія, они лучше воспользовались бы ею, чвить Тиберій; они были бы внимательне, чемъ онъ, къ желаніямъ честныхъ людей, по эти желанія были скромиве, чёмъ обыкновенно думають. Цезарямъ не предлагали сократить свою власть или раздёлить ее съ къмъ нибудь; напротивъ, вев хотъли, чтобы они сохранили се цъликомъ, для поддержанія общественнаго спокойствія. Отъ нихъ требовали только того, чтобы они проявляли свою власть въ болье мягкой и гуманной формъ, слушали наставленія мудрецовъ, побольше уважали прерогативы должностных виць, чаще совъщались-бы съ сенатомъ, внимательно относились-бы къ общественному мненію, предоставили нъсколько обльшую свободу слову и перу, въ томъ убъжденін, что они становятся опасными только тогда, когда ихъ боятся, поскромиве пользовались-бы своею безграничной силой, которую никто не хотвлъ оспаривать, смягчали-бы вившнія ся формы и не показывали-бы ся безпредёльности, довольствуясь лишь сознаніемъ, что на самомъ дълъ все зависить отъ нихъ, не выставляя этого наружу. Вотъ скромныя пожеланія римской оппозиціп, которую называли заговорщицкой, но которая въ сущности была болбе чемъ умеренна; она даже удивляеть потомковъ своимъ теривніемъ и умітренностью. Общественное сознаніе было еще далеко не развито, пдеалы не выяснены; и людей, и средствъ, пеобходимыхъ для борьбы, не имълось. Что же тутъ удивительнаго, что римская оппозиція ничего не добилась, а лишь теривла до тъхъ поръ, пока лучшее будущее не пришло къ ней само собою.

Изъ предыдущаго видно, каковъ былъ въ ся представлени идеалъ правительства, къ которому опа мысленно стремилась въ царствование Тиберія или Нерона. И этотъ идеалъ не былъ химерой, — онъ осуществился при Антонинахъ.

# Библіографія.

Книги и статьи, относящіяся до эпохи, описываемой въ соч. Буасье.

## 1. Общія сочиненія по исторіи Рима.

Карпьест. Введеніе въ курсъ исторіи древняго міра (Греціи и Рима). Спб. 95 г. Ц. 80 к. Гуревичт Я. Исторія Греціи и Рима. Спб. 92 г. Ц. 1 р. 25 к. Петровт М. Лекцін изъ всемірной исторія. Т. І. Древній міръ. Х. 88 г. 1 р. 50 к. Трачсескій А. Древняя исторія. Спб. 90 г. 1 р. 50 к. Історія Рима. Пер. Морозова и Резенера. Спб. 76 г. 3 р. Фальке. Эллада и Римъ. Над. Суворина. Ц. 15 р. Ветерт. Римъ. Изд. Вольфа. Ц. 8 р. Гериберт. Исторія Греціи и Рима. Пер. Прахова. Ц. 6 р. Моммсент. Римская исторія. Изд. Солдатенкова. Т. І—Ш, V (т. V посвященъ описанію провинцій отъ временъ Цезаря до Діоклеціана). Кромѣ того. см. Веберт. Всемірная исторія. Изд. Солдатенкова, т. ІІІ—ІV. Штоль. Герои Рима въ войнѣ и миръ. Герте. Консерватизмъ у римлянъ. В. Е. 75 г. 9. Его-же. Августъ и установленіе рим. имперіи. В. Е. 77 г. 8. Ренант. Истор. очерки. Изд. В. Чуйко (отрывки изъ Origines du christianisme). Шампанти Цезари. Изд. Вольфа. Спб. Ц. 6 р.

# II. Книги и статьи о культурной сторонѣ римской жизни.

См. вышеуказанное соч. Фальке и др., а также: Магаффи. Древне-римская жизнь. Спб. 80 г. Велишскій. Быть грековь и римлянь. Прага. 78 г. Ц. 6 р. Вейст. Внѣшній быть народовь. Т. І. Изд. Солдатенкова. Классовскій. Помпел. Спб. 50 г. Ц. 4 р. Буасье. Римскія женщины. Спб. 75 г. Кудрявцевт, Римскія женщины (по Тациту). М. 60 г. Ц. 2 р. (и въ соч. Кудрявцева). М. Р. Семья древняго Рима. Рус. М. 89 г. 2—3. Ешевскій. Соч. т. І. (Центрь римск. міра и провинціи). В. Римск. провинція. Набл. 85 г. 10. Каррьерт. Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры. Т. П. Эллада и Римь. Фридлендерт. Картины римскихъ нравовъ. Спб. 73 г. Ц. 2 р. 50 к. Шашковт. Паденіе Рима и Византіи. Д. 78 г. 1—6.

#### III. Книги и статьи по исторіи литературы.

Модестов. Исторія римской литературы (краткій очеркъ см. «Всеобщ. исторію литературы», изд. К. Риккеромъ; болье подробное отдыльн. изданіе Л. Нан-

тельева «Лекцін по исторін рим. литературы». Ц. 5 р. *Буасье*. Цицеронъ и его друзья. М. 80 г. Ц. 2. *Штоль*. Великіе римскіе писатели. *Гарусовъ*. Римская драматич. поэзін (см. его оч. «Драм. литературы древи. народовъ»). Эмиженъ. Греческій и римскій театръ. М. 94 г. Ц. 1 р. *Благовищенскій Н*. О характерь и значеніи римской литературы. Журн. Мин. Нар. Просв. 67 г. 4.

## IV. Книги и статьи по исторіи религіи и философіи.

Дютике. Олимпъ. Мпоологія древнихъ грековъ и римлянь. Пад. Суворина. Спб. 92 г. 1 р. 50. Петискусъ. Олимпъ. Спб. 73 г. ПІтоль. Мины классической древности. Спб. 65—67. Ц. 5 р. Хрисаноъ. Религіи древняго міра. Т. ІІ. (рѣдъ.).—Буасье. Римская религія отъ Августа до Антониновъ. Изд. Солдатенкова. Спб. 78 г. 5 р.—Буасье. Паденіе язичества. Изслѣдованіе послѣдней религіозной борьбы въ ІУв. Спб. 92 г. Корелинъ. Паденіе античнаго міросозерцанія. Лекціп. Изд. О. Поповой. Спб. 95 г. 75 к. К. Арсеньевъ. Движеніе умовъ при Флавіяхъ и Траянѣ. В. Е. 75 г. 12 (о книгѣ Hausrath. Neutestamentliche Geschichte). Фарраръ. Первыя времена христіанства. Изд. Тузова. Спб. 90 г. 4 р. Его же. На зарѣ христіанства. (Время Нерона). Изд. Тузова. Спб. 93 г. 2 р.

## У. Книги и статьи по исторіи экономическаго и политическаго быта.

Фюстель де Куланжъ. Древняя община. Обзоръ культа, права и учрежденій Грецін и Рима. М. 95 г. 2 р. Леонтьесъ П. Судьбы земледѣльч. классовъ въ древнемъ Римъ. Рус. Вѣстн. 61 г. 1. Монтескъе. Разсужденіе о причинахъ возвышенія и упадка Рима. Пзд. «Пантеон. литературы». Спб. 93 г. Зомъ. Институціи римскаго права. М. 88 г. 2 р. 50 к. Паделетти. Исторія римскаго права. Од. 84 г. Іерингъ. Духъ римскаго права. М. 75 г. С. Муромиесъ. Гражданское право древняго Рима. М. 83 г. 5 р.

Сочиненія Петропія (Сатириконь) отчасти переведень въ изданіи В. Чуйко: «Европ. классики». Сочиненія Тацита переведены В. Модестовымь. Изд.
Л. Пантельева. Ц. 5 р. (Есть еще старый переводь «Льтописи», сдыл. Кронебергомь). Соч. Ювенила переведены А. Фетомь. М. 82 г. Ц. 3 р. Тоже вь
изложеніи Ш. Мартина. (Библ. классиковь). Апулей. Золотой осель (стар. переводь Кострова, новый—Н. Соколова, изд. Пантельева. Спб. 95 г. Ц. 1 р. 50 к.)
Лукіанъ. Соч. въ переводь В. Алексьева. Изд. «Пантеон. 'литературы». Спб.
92—93 г. Овидій. Инсьма съ Понта. Изд. Ледерле. Спб. 93 г. Ц. 40 к.—Превращенія, пер. Матвьева. М. 74—76. Дафна (въ соч. Мерзяякова). Фасты. Пер.
Безсонова («Пропилеи», т. IV). См. еще Овидій въ изложеніи А. Черча (Ви-

бліотека лат. влассиковъ). Сенека. Сатира на смерть имп. Клавдія. Пер. В. Алекевева (Пантеон. литер. 91 г.).—Письма къ Люцилію. Изд. Суворина. Спб. 93 г. Ц. 30 к. Луканъ. Фарсалія. Пер. С. Филатова. Спб. 1819 г. Светоній Жизнь Тиверія. Пер. Н. Малова. Тамб. 66 г. 75 к.

Справочныя книги о римских древностях»: Гау Д. Минерва. Введеніе при изученін писателей греч. и дат. Изд. Суворина. Спб. 93 г. Ц. 1 р. 50 к. Любкер». Реальный словарь классической древности. Спб. 84—6 г. Ц. 8 р.

### приложение

# ГАЗЕТА ДРЕВНЯГО РИМА.

статья г. буасье.

переводъ н. п. новоборской.

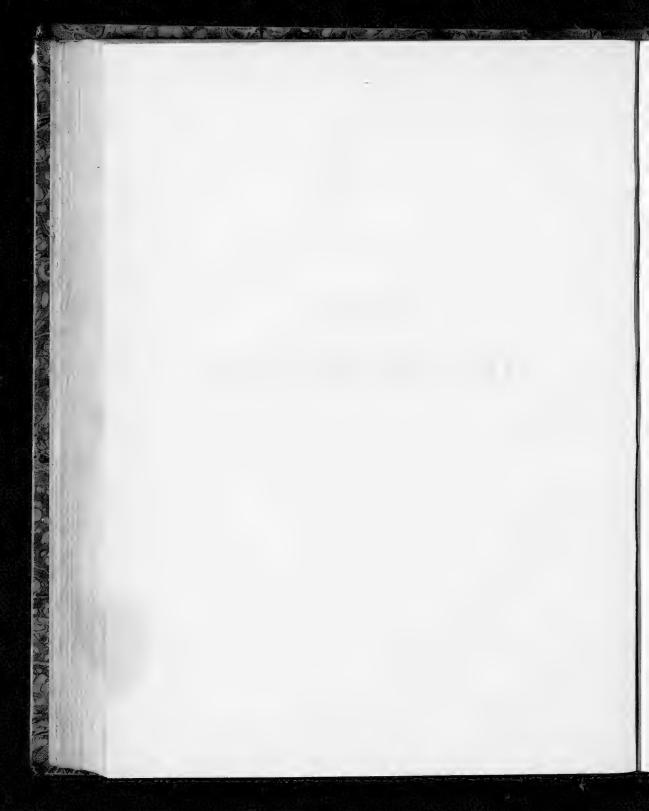

## Газета древняго Рима.

Статья Г. Буасье.

T.

Древніе не чувствовали такой потребности въ газетахъ, какую чувствуемъ мы. Это объясняется темъ, что у нихъ имелось нечто другое, заменяещее имъ газеты.

Изъ твхъ средствъ гласности, какими они располагали, въ наибольшемъ ходу были афиши; хотя мы еще и много пользуемся афишами, все же гораздо меньше, чъмъ древніе. Обозръвая развалины какогонибудь римскаго города, на афиши натыкаешься на каждомъ шагу. Нъкоторыя изъ нихъ были разсчитаны на продолжительное существованіе и выс'вкались съ этой цівлью на мівди, на мраморів, на камнів. Это были указы начальства, законы императоровъ, постановленія сената и декуріоновъ или же частные договоры, обезпечивающіе право владівнія, даже протоколы религіозныхъ корпорацій, желавшихъ доказать, что онъ правильно исполняли свои священныя обязанности. Для дълъ менъе важныхъ употреблялся болъе дешевый матеріалъ. На деревянныхъ дощечкахъ или просто на выбъленной мъломъ ствив рисовались кистью, черной или красной краской, различныя объявленія: то объ отдачів въ наемъ квартиры «на іюльскія календы или августовскія иды», то о спектакл'в «который будеть дань при условін хорошей погоды или безотлагательно»; или, еще чаще, это была избирательная реклама; послѣ найма квартиры и решенія судьбы кандидата, дощечку снова замазывали облымъ, и она была готова для кандидата следующаго года; очень много подобнаго рода рекламъ найдено въ Помпев.

Обиліе афишъ въ римскихъ городахъ легко объясняется самыми условіями античной жизни. Изв'єстно, что древніе никогда особенно не любили домашней жизни и много времени проводили на форум'в, наслаждаясь зр'єлищами, происходившими на площади. Во время этихъ продолжительныхъ прогулокъ имъ, естественно, бросались въ глаза

афиши; они останавливались, читали ихъ, и это составляло одно изъ обычныхъ препровожденій ихъ празднаго времени. Въ новъйшихъ обществахъ мы видимъ совсѣмъ иное: всякій охотнѣе остается дома, гдѣ у него гораздо больше дѣла. Намъ и некогда, и незачѣмъ ходить по улицамъ и смотрѣть на стѣны; поэтому такъ какъ мы перестали ходить за афишами, то афиши сами пришли къ намъ.

Этотъ небольшой переворотъ произвела журналистика. Въ началъ ХУП въка жилъ въ Парижъ врачъ Теофрастъ Ренодо, человъкъ съ особенно деятельнымъ и решительнымъ характеромъ, преисполненный разныхъ плановъ, очень опередившій свое время и безпрестанно мечтавшій о какомъ нибудь новомъ изобрітеніи. 30 мая 1683 года онъ выпустиль вы свёть первое изъ французских повременных изданій, la Gazette, которая пользовалась большимъ усивхомъ съ самаго своего появленія. Но этоть усибхъ далеко не удовлетвориль Ренодо. Газета обращалась особенно къ любопытнымъ и къ политикамъ и сообщала имъ оффиціальныя извъстія о Франціи и заграниць. Ренодо желаль дъла болже полезнаго, чжмъ блестящаго, такого, которое бы приносило пользу вежмъ. Онъ устроилъ среди Парижа справочную контору, центръ справокъ и гласности, гдъ каждий получалъ бы необходимыя для него свёдёнія. Такъ, один должны были объявлять тамъ о продаваемыхъ нии вещахъ, для того чтобы другіе, желающіе куппть, легко могли отыскать требуемое. Но это была еще только часть изобратенія: полученіе свідівній въ справочномъ бюро сопровождалось разными хлопотами и потерей времени. Ренодо, желавшему облегчить торгь, пришла мысль распространить въ Парижв листокъ, въ которомъ заключалось бы подробное описание продающихся вещей, чтобы каждый могь произвести выборъ, не выходя изъ дому. Намъ извъстенъ одинъ только номерь 1) этого листка, что, кажется, говорить за его непродолжительное существование. Но сама идея была удачна, и чрезъ нъсколько лътъ

<sup>1)</sup> Эта и многія другія подробности заимствованы нами изъ «l'Histoire de la presse» de М. Натіп. Онъ перепечаталь этоть драгоцівный номерь. Между продававшимися вещами обращають вниманіе слідующія: «платье алаго сукна, еще не оконченное, подбитое атласомь такого же цвіта съ серебряннять позументомь; его уступили-бы за 18 экю»; — домь въ кварталів Ропт-Neuf съ семью спальнями за 1200 ливровь; кровати съ саржевыми занавісками, ожерелья, серьги;—наконець: «молодой одногорбый верблюдь по сходной пізнів.

за нее ухватились снова. Усвоиль ее себѣ какой-то Дюганъ, замѣтившій, по его собственнымъ словамъ. что нѣкоторыя лица, особенно иностранцы 1), съ большимъ интересомъ читаютъ афиши, но что въ то же время не всѣ могутъ доставлять себѣ это удовольствіе. Въ каретѣ, напримѣръ, проѣзжаютъ слишкомъ быстро и смотрятъ слишкомъ издалека, чтобы можно было ихъ хорошо видѣтъ; должностныя и духовныя лица стѣснены своимъ платьемъ, налагающимъ на нихъ извѣстную сдержанностъ; дамамъ было-бы неприлично подходить слишкомъ близко и мѣшаться въ толиу, разглядывающую афиши; отсюда Дюгану пришла мысль собрать ихъ вмѣстѣ и образовать изъ нихъ газету, которую онъ назвалъ именемъ, такъ и оставшимся за нимъ les Petites Affiches.

У римлянъ афиша никогда не превратилась въ газету, но продолжала распространяться на стънахъ, и до конца Имперіи не переставала служить главнымъ орудіемъ гласности. Посредствомъ афишъ или, какъ чаще говорили, надинсей (insciptions), объявленій, начальство увѣдомляло о своихъ постановленіяхъ, граждане свидѣтельствовали о своемъ почтеніи богамъ, преданности государямъ, признательности благодѣтелямъ и, наконецъ, носредствомъ афишъ-же должностныя и частныя лица распространяли въ публикѣ все, что желали довести до ея свѣдѣнія. Вотъ почему тогда такъ часты были объявленія, и вотъ чѣмъ объясняется тотъ фактъ, что ихъ сохранилось такъ много и до настоящаго времени, хотя много и погибло. Corpus inscriptionum latinarum, еще не оконченный, заключаетъ ихъ въ себѣ уже почти 120,000. Сенъ-Бевъ имѣлъ полное основаніе сказать: «Настоящаго Монитера Римлянъ нужно искать на тѣхъ многочисленныхъ мраморныхъ и бронзовыхъ страницахъ, гдѣ они высѣкали свои законы и побѣды».

Но одив афиши не могли удовлетворить всвхъ потребностей, оказывая въ ивкоторыхъ случаяхъ далеко неполную услугу. Ограничиваясь однимъ только примвромъ, спросимъ себя, какимъ образомъ безъ какой либо другой помощи могла создаваться и распространяться въ Римв и въ Имперіи литературная известность? Это въ особенности, какъ намъ теперь кажется, дело прессы, и вотъ уже боле двухъ столетій, какъ она выполняеть во Франціи эту обязанность. Въ 1665

¹) Мольерь называеть нѣмцевь «de grands inspecteurs d'affiches».

году совътникъ высшаго судебнаго мъста въ Парижъ, Denis de Sallo, сталь издавать Journal des Savants, Газету Ученых в (съ цёлью знакомить интересующихся, посредствомъ краткаго изложенія или разбора съ главными книгами, выходящими въ целомъ мірев 1). Потомъ появился Меркурій, занимавшійся болбе легкими произведеніями. Это предокъ нашей мелкой прессы, о которой нельзя сказать, что она существуеть съ педавняго времени, такъ какъ ей уже 223 года. Благодаря газетамъ и корреспонденціямъ, французская и иностранная публика не переставала находиться въ курей литературныхъ новостей въ теченіе всего XVIII візка. Изъ газеть узнавали о послівднемь успівхів трагедін Вольтера, о происходившемъ въ хорошемъ обществ чтенін какого-нибудь сентиментальнаго романа на манеръ англійскаго или о появленіп какого нобудь интереснаго сочиненія философскаго или религіознаго содержанія, а это наводило на мысль о пріобретеніп его. Почти то же самое существуеть и въ настоящее время, и когда видишь, съ какимъ трудомъ привлекаетъ общественное внимание и проникаетъ въ публику книга, помеченная неизвестнымъ именемъ, не смотря на всѣ рекламы и извѣщенія и вопреки шуму, поднимаемому вокругъ нея синсходительной журналистикой, становится просто непонятнымъ, какимъ образомъ могли пріобрътать извъстность древніе авторы, не располагавшіе всёми этими средствами. Тёмъ не менёе они достигали ея, н не только великіе писатели, которые вездів обладають особыми средствами преодолъть общее равнодушіе, но иногда и посредственные и даже плохіе, что доказываетъ, что имъ вовсе не такъ трудно было заявить о себъ, какъ мы это думаемъ. Интересно прослъдить, какъ они этого достигали.

<sup>1)</sup> Нужно замѣтить, что Journal des Sarants, равно какъ и Gazette и Petits Affiches существують и теперь.

#### II.

Возьмемъ поэтовъ. Не утверждая вмѣстѣ съ Малербомъ, что поэты приносять государству не больше пользы, чёмъ хорошіе нгроки въ когли, нужно согласиться, что они являются роскошью, безъ которой собственно можно обойтись. Въ Римф, гдф такъ строго осуждали праздныхъ людей, не двлали различія между твми, кто ничего не двлаеть, и твми, кто занимается пустяками, и поэтовъ, не колеблясь, причисляли къ последней категорін 1). Естественно, сявдовательно, что къ поэтамъ относились довольно нехорошо и мало заботились о томъ, чтобы знакомиться съ ихъ стихотвореніями. Тъмъ не менъе послъднія пишутся только для того, чтобъ ихъ знали. Въ настоящее время стихотворенія печатають, а если публика не покупаетъ, то ихъ дарятъ. Последнее средство не всегда действительно, потому что получающій книгу не обязань ее читать. Въ древности же авторъ читалъ ее самъ, что гораздо върнъе, такъ какъ тогда поневол'в слышать и т'в, которые не желають слушать. Богатому человъку это доставалось легко: стоило ему только дать объдъ. За хорошо сервированнымъ столомъ онъ собираетъ друзей, извъстныхъ своей синсходительностью, кліситовъ, синсходительных по необходимости и благодаря своему зависимому положенію, пногда должниковъ, надібющихся нібсколькими умівстными похвалами заслужить нібкоторое снисхождение въ срокъ уплаты.

Послѣ хорошаго обѣда хозянна начинаеть читать; восторгу гостей нѣть предѣловъ; «кричатъ: хорошо! очень хорошо! чудесно! блѣднѣютъ отъ волненія; когда нужно, угодливо роняють слезы, вскакивають съ мѣстъ, топаютъ ногами». На слѣдующій день слухъ объ этомъ торжествѣ распространяется по Риму, и такимъ образомъ стихотворенія хозянна выпущены. Въ иномъ положеніи находится бѣднякъ. Не имѣя возможности собрать слушателей у себя дома, онъ вынужденъ ло-

<sup>1)</sup> Катонъ не отличалъ ихъ отъ щутовъ, которые зарабатываютъ себъ объдъ, забавляя гостей, и называль тъхъ и другихъ блюдолизами.

вить ихъ вездѣ, гдѣ только находить. Иногда онъ читаетъ свои стихотворенія среди форума; на этотъ шумъ стекаются праздношатающісся, если они не слишкомъ заняты игрой въ козлы (jouer à la marelle) на ступеняхъ храмовъ, и вокругъ него образуются кружьи, подобно тому, какъ вокругъ наяцовъ или вожаковъ ученыхъ животныхъ. Другіе приберегаютъ себя для общественныхъ бань; тамъ въ сводчатыхъ залахъ хорошо отдаются высокопарные стихи:

Suave locus resonat voci conclusus.

Необходимость найти какого-либо слушателя дёлаеть этихъ людей просто жестокими. У Марціала они розыскивають его, вооруженные своими рукописями. Если, благодаря счастливой случайности, имъ удается найти его, они съ ожесточеніемъ набрасываются на несчастнаго, слёдують за нимъ въ баню, не разстаются съ нимъ за столомъ и даже въ его комнатё не оставляють его въ покоё.

Подобнымъ способомъ дъйствій можно только заявить о своихъ стихотвореніяхъ, но не вызвать къ нимъ уваженія. Понятно, что ни гости богача, вышедшіе изъ-за его стола, ни жертвы несчастнаго поэта, ускользнувшія, наконецъ, отъ него, не могуть живо восторгаться тімь, что они только что слышали, вопреки собственному желанію. Но были люди, пользовавшеея извъстнымъ уваженемъ въ публикъ, оффиціальные, признанные и, такъ сказать, патентованные критики дитературныхъ произведеній, благосклонностью которыхъ особенно старались заручиться. Это были грамматики, т. е. тв, на обязаниости которыхъ, вмёстё съ риторами, лежало воспитание юношества. Они брали дётей съ самаго ранняго возраста, сначала учили ихъ читать, потомъ понимать прочитанное, потомъ разсуждать о томъ, что они поняли. Такимъ образомъ они воспитывали вкусъ и распространяли славу. Но они пе всегда отличались разумнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей; критическіе пріемы ихъ были довольно элементарны: то они возвышали великихъ писателей, подобно тому, какъ дълали это съ своими учениками: ставили Цецилія (Coecilius) выше Плавта или Плавта выше Цецилія, то они старались выразить ихъ достоинства однимъ какимънноўдь эпитетомъ, давая Пакувію прозваніе Ученаю (Doctus), Attieo (Attius) прозваніе Altus, подобно тому, какъ мы говоримъ Филиппъ Смелый или Людовикъ Справедливый. Это не мешало имъ однако пользоваться большимъ авторитетомъ, и ихъ одобрение являлось очень благопріятнымъ шансомъ для автора. Около царствованія Августа въ ихъ профессіи произошель и вкоторый перевороть. До техъ поръ въ классахъ грамматики преподавали только древнихъ авторовъ: учитель Горація, Орбилей, восходиль до Ливія Андроника, перваго изъ римскихъ поэтовъ, прибъгая къ плеткъ для возбужденія восторга слушателей. Одинъ умный и предпримчивый человъкъ, Цецилій Эпироть, бывшій рабъ Аттика(Atticus), давшаго ему тщательное воспитаніе, рівшиль для большей приманки ввести въ открываемой имъ школ'в изучение современных в поэтовъ. Это то же, что было во Францін, когда въ школьныхъ программахъ появились Викторъ Гюго и Леконтъ де Лидь. Это нововведение должно было имъть успъхъ. Введеніе изв'ястнаго писателя въ курсъ школьнаго преподаванія какъ бы освящало, узаконяло его славу, и грамматики болбе чемъ когда либо способствовали распространенію славы. За ними ухаживали и, выражаясь языкомъ поэта того времени, такъ добивались ихъ одобренія, какъ нъкогда добивались голосовъ народа на Марсовомъ полъ.

Около этого же времени одно очень важное лицо, Азиній Полліонъ, придумаль, говорять, общественныя чтенія. Слишкомь очевидно, что дъло шло не о тъхъ чтеніяхъ, какія давались друзьямъ, и окоторыхъ сказано выше: этотъ обычай существовалъ всегда, и вводить его не было надобности. Полліонъ урегулироваль его, обставиль изв'єстными формальностями, превратиль въ своего рода учреждение. Создались особые салоны, похожіе на театры; число гостей было увеличено и раздълено на различныя категорін; важныя лица пом'вщались въ оркестръ, другіе на скамейкахъ, постепенно повышающихся пидущихъ амфитеатромъ, а на самомъ верху-насмные хлопальщики. Это были настоящія представленія, за которыми нужно признать то преимущество, что они достигали болже быстрыхъ и громкихъ усивховъ, чёмъ въ настоящее время. Книга, распространяющаяся посредствомъ книгопечатанія, находить отдільных читателей и пріобрівтаеть ихъ только мало-по-малу, одного за другимъ. При публичномъ же чтеніи читатели завоевываются сразу, усибхъ достается легче, такъ какъ сосъди-слушатели взаимно воодушевляются другъ другомъ. Такимъ образомъ историкъ, философъ, ноэтъ могли прославиться съ одного разу,

какъ въ настоящее время драматическій авторъ посл'є усп'єха своей пьесы. Эти чтенія служили могущественнымъ орудіємъ гласности <sup>1</sup>).

Книгопродавецъ съ своей стороны, какъ извъстно, не пренебрегаеть ничемь, чтобы выгодно продавать свой товарь. Въ Риме всегда существовали книгопродавцы, но вначаль ихъ профессія была, казалось, очень скромной. Такъ какъ они не владели исключительной монополіей продажи книгъ, то случалось, что съ ними конкуррировали разные богачи. Изв'ястно, что Аттикъ, владфвшій большимъ количествомъ рабовъ-переписчиковъ, заставлялъ ихъ после переписки книгъ для себя, работать для публики. Такимъ образомъ онъ служилъ какъ бы издателемъ для своего друга Цицерона, и не только переписывалъ и распространяль его книги, но даже разными искусными рекламами способствоваль распространению и сбыту ихъ. Цицеронъ писаль ему по этому поводу: «вы такъ хорошо расхвалили мою ръчь о Лигоріъ, что съ этихъ поръ я поручу вашимъ заботамъ всѣ мон произведенія». Со временъ Имперіп, книгопродавцы пріобрели, кажется, большее значеніе въ Римѣ. Намъ говорять о нихъ, мы знаемъ имена нѣкоторыхъ изъ нихъ, ихъ обычан. Они располагались обыкновенно подъ портиками, посъщаемыми праздношатающимися, какъ въ ХУП въкъ Барбинъ и его собратья въ галдерев дворца; передъ дверью разложены были со вкусомъ книжные свитки, вычищенные пемзой, блестящие отъ кедроваго масла, навернутые на черную палку съвызолоченными концами съ пергаментными полосами, на которыхъ было написано заглавіе произведенія. «Я хорошо вижу, говориль Горацій своей книгів, которая, казалось ему, горыла нетеринніемь выйти вы свыть, что ты хочешь отправиться въ галлерею Вертусина или Януса; ты умираешь отъ желанія кокетливо вытянуться на выставочномъ оки в братьевъ Сози». На колоннахъ или пилястрахъ, окружавшихъ давку, висели объявленія, конечно, съ явной похвалой о новыхъ произведеніяхъ. Иногда тамъ даже

¹) Горацій, ненавидъвшій рекламы и питавшій отвращеніе къ подобнымъ пріемамъ, говорить: «Я никому не читаю своихъ произведеній, если не ечитать моихъ друзей, и то только тогда, когда лишь къ этому принуждають». Онъ говорить также, что не унижается до лести грамматикамъ и заискиванія ихъ благосклонности; но онъ былъ изъ тѣхъ, которые не нуждаются въ такихъ пріемахъ для успѣха своихъ произведеній.

можно было прочесть стихи, несомивно лучшіе изъ всего произведенія, предлагаемаго публикв, и которые должны были служить хорошей рекомендаціей для цвлой книги. Марціаль утверждаеть, что стоило только пойти погулять, чтобы бізгло прочитать поэтовъ дня.

Вотъ накоторыя наъ тъхъ средствъ, къ которымъ, за отсутствіемъ прессы, приб'ягали древніе писатели для заявленія о себ'я публикв и, ввроятно, этихъ средствъ было совершенно достаточно для Рима. Но какъ поступали для распространенія своей репутаціи и своихъ произведеній въ остальныхъ частяхъ имперія? Въ этомъ отношеніи особенно были-бы полезны газеты, передающія въ настоящее время извъстія въ самыя отдаленныя страны; благодаря газстамъ, литературныя новости проникають всюду и воспринимаются тёмъ съ большей жадностью, чёмъ более издалека доставлены. Въ Париже довольствуются тёмъ, что пробегають газету; въ провинціи ее заучивають напзусть; тамъ ничто не ускользаеть отъ любопытства читателя: ему интереспо название пьесы, которой анплодирують, книги, о которой говорять, а это способствуеть распространению литературныхъ произведеній отъ центра къ окраинамъ. Римляне достигали приблизительно тахъ же результатовъ другимъ путемъ. Высшее общество побажденныхъ странъ, приходя въ соприкосновение съзнатными лицами, присылаемыми изъ Рима, каковы императорские легаты, штабъ-офицеры дегіоновъ, сборидики податей, очень скоро пристрастилось къ римской литературѣ; всюду устранвались школы, а вмѣстѣ съ ними, что намъ едва понятно, распространялась страсть кърнторикъ. По словамъ Тацита, молодые провинціалы, обучавшіеся въ Римф, старательно собирали фразы, слышанныя ими отъ риторовъ или извъстныхъ адвокатовъ, и посылали ихъ на родину, гдв онв, безъ сомивнія, вызывали общій посторгъ. Они должны были, несомнению, бесевдовать съ своими родственниками и друзьями о только что вышедшихъ произведеніяхъ и своими похвадами вызывали въ собеседникахъ желаніе познакомиться съ ними. Доставать ихъ въ провинціи можно было самымъ простымъ образомъ: римские книгопродавцы имъли тамъ своихъ агентовъ, у которыхъ складывали, какъ это делается и теперь, книги, предназначенныя для продажи. Цицеронъ писалъ своему издателю Аттику: «Позаботьтесь о томъ, чтобы мое сочинение проникло въ Аопны п въ

другіе города Грецін», т. с. сложите мон произведенія у містныхъ книгопродавцевъ, гдв могли бы покупать интересующиеся. Чтобы дать понять объ успъхъ какой-нибудь книги, Горацій говорить, что «оно доставляеть заработокъ братьямъ Сози и переилываетъ море», это означаетъ, что она продается въ провинціяхъ, благодаря репутаціп, составленной ей Римлянами. Если же, напротивъ, книга не находитъ большого сбыта въ Римъ, книгопродавецъ, желающій вернуть свой каниталь и разсчитывающій на менье тонкій или прихотливый вкусь Африканцевъ и Испанцевъ, тщательно укладываетъ книги и отгылаетъ ихъ въ Утику или въ Илерду (Ilerda). Следовательно, въ провинціи продавались и хорошія, и плохія книги, появлявшіяся въ столиць. Въ провинціяхъ были свои книгопродавцы, что вызывало ніжоторое удивленіе Плинія младшаго, который, несомнівню, думаль, подобно многимъ ученымъ людямъ того времени, что міръ кончался границами pomacrium'a. 1) Но его удивление обратилось очень скоро въ удовольствіе, когда онъ узналь, что у книгопродавцевь были его произведенія, и что провинціалы читали ихъ и очень восторгались ими. «Я начинаю думать, говориль онъ, что мои книги не далеки отъ совершенства, потому что въ оценке ихъ сходятся во вкусахъ люди столь различныхъ странъ и такъ мало похожіе другь на друга. Видно, что онъ скоро пріобраль извастность даже въ Галлін. Снава Марціала пошла еще далье, такъ какъ, по его словамъ, «Британія расивваетъ его стихотворенія». Причину этого нужно искать въ томъ, что подобное чтеніе какъ бы уносило въ среду легкомысленнаго римскаго общества, и это доставляло такое удовольствіе Бретанцу или Галлу того времени, какъ разговоры парижскихъ салоновъ немецкому сеньеру или русскому конца прошлаго стольтія.

<sup>1)</sup> Такъ называлось незастроенное пространство по обѣ стороны городской стѣны, преимущественно съ внѣшней стороны. Оно считалось священнымъ. Момзень дастъ нѣсколько другое и болѣе точное опредѣленіе померіума. По его мнѣнію, какъ полоса—это дорога, идущая за стѣною и отдѣляющая подошву стѣны отъ мѣстъ, оставленныхъ подъ строенія, а какъ линія—внутренняя граница этой дороги. Пограничная часть имѣла большое религіозное значеніе въ ауспиціяхъ (городскихъ и внѣ-городскихъ). Она была обозначена оградой или частоколомъ (сіррі).

#### III.

Въ настоящее время газеты особенно служатъ для распространенія политических в извъстій, и трудно даже представить себъ, чтобы возможно было изм'внить ихъ въ этомъ отношении. Римляне, какъ свободный пародъ, много занимались своими дёлами 1). Дебаты, происходившіе на площади, судебные процессы, объявленія о чьей либо кандидатурь, обсуждение законовъ въ народныхъ собраніяхъ, все это очень волновало всъхъ гражданъ. Не менъе занимали ихъ и внъшнія событія: они интересовались не только судьбой своихъ легіоновъ, сражавшихся въ Испанін, Африкъ, Грецін, но находили также полезнымъ имъть свъдънія и о внутреннемъ исложенін подозрительныхъ или враждебныхъ имъ странъ, знать, напримеръ, о томъ, кто одержалъ верхъ: Димитрій или Персей въ Македонін, Югурта или Гіемпсаль (Ніетрsal) въ Нумидін. Чтобы съ усп'вхомъ поддерживать предпринятыя уже войны и подготовляться къ темъ, которыя еще угрожали, они должны были не спускать глазъ съ цълаго міра и знать обо всемъ, что происходило.

Несомнънно, имъ это и было извъстно, и всъ сколько нибудь значительныя событія, даже безъ телеграфа и газеты, довольно скоро достигали до свъдънія публики. Историки разсказывають, что не разъ извъстія о результатъ иъкоторыхъ битвъ, нетериъливо ожидаемыя публикой, достигали Рима раньше, чъмъ ихъ доставляли оффиціальные гонцы, — значитъ извъстія передавались такими путями, которые не всегда и возможно открыть.

Извъстія таинственно переходять отъ одного человъка къ другому, и слово, «которое имъстъ крылья», по выраженію древняго Го-

<sup>1)</sup> Когда Вергилій говорить, что нтальянскій земленашець «отворачиваєтся оть консульскихь фасцій (fasces—пукь прутьевь съ съкирами, —знакъ консульскаго достоинства) и оть безсмысленнаго форума, и что его нисколько не безпокоить Дакіець, спускающійся со стороны Дуная со вежми своими единоплеменниками», онь подразумѣваеть земледѣльца, только что пережившаго гражданскія войны, утомившагося свободой и избравшаго себѣ повелителя.

мера, переносить ихъ черезъ огромныя пространства, такъ что нельзя точно опредёлить, откуда и какъ они получались. Чтобъ дать себъ отчеть въ этомъ неясномъ и быстромъ распространеніи, древніе придумали богиню о ста глазахъ, ста ушахъ, ста рукахъ — Молеу, (Fama), которую Вергилій изображаєть слѣдующимъ образомъ: «Днемъ она держится на вершинахъ высокихъ зданій, чтобы все видёть; ночью она пробъгаеть по небу, чтобы все разсказать; она никогда не отдыхаеть, такъ же стараясь разглашать ложь, какъ и распространять истину».

Слухи, посвянные въ воздухв молвой, не пропадають: ихъ подхватывають на ходу люди, которые дополняють ихъ и распространяють; это — въстовщики. Теперь почти нътъ въстовщиковъ: съ телеграфомъ и телефономъ конкуррировать невозможно, это - профессія исчезающая. Но во Франціи она процевтала еще въ ХУП въкв и даже нослѣ появленія газеть. Газета Ренодо выходила только разъ въ неділю, въ распоряженін же вістовщиковь была цівлая недівля до нея, и они пользовались этимъ. Говорятъ, что они жили въ общественныхъ садахъ: то въ Люксембургъ, то въ Тюйльери, подъвязами террассы, окружающей Сену. Въстовщики Пале-Рояля пользовались репутаціей такихъ лгуновъ, что отсюда получило свое названіе самое дерево, подъ которымъ они собпрались, — Arbre de Craconie. 1) Они составляли корпорацію, не лишенную значенія; для нікоторых визь нихъ это было прибыльное ремесло, которому они посвящали въ городъвесь ской день. Въ счетной книгъ герцога Мазарини читаемъ слъдующее: «Господину Portail, за извѣстія, доставляемыя имъ сженедѣльно, за 5 місяцевъ, считая по 10 ливровъ въ місяць, 50 ливровъ».

Въ такомъ городъ, какъ Римъ, по словамъ Тацита, любопытномъ и болтливомъ, — in civitate sermonum avida et nihil reticente, — не было недостатка въ въстовщикахъ. Нъкоторые изъ нихъ собирались на форумъ, совсъмъ возлъ трибуны, что и побудило назвать ихъ Subrotsrani. Оттуда исходили самые зловъще слухи: извъщалось,

<sup>1)</sup> Arbre de Craconie было срублено въ концѣ послѣдняго столѣтія, когда герцогъ Орлеанскій велѣлъ соорудить боковыя галерен Пале-Рояля. Это было цѣлое событіе, восиѣтое поэтами. Въ Correspondance Гримма можно прочесть стихи, написанные подъ этимъ впечатлѣніемъ.

наприм'връ, о смерти людей, благополучно здравствовавшихъ, о пораженін армій, не вступавщихъ въ сраженіе. Въстовщики вообще были люди угрюмые, которымъ инчто не нравилось, — люди напуганные, которые все толковали въ самую дурную сторону. Римскіе въстовщики всегда находили, что дъла ведутся не хорошо, что полководцы не понимають своего дёла, они позволяли себё даже предлагать имъ планы нохода. У Тита Ливія Павель Эмилій говорить въ моменть выступленія въ Македонію: «Есть люди, которые, собираясь на форум'в (in circulis) желають учить насъ, гдв нужно располагаться лагеремъ, какими пунктами мы должны овладёть, какимъ путемъ проникнуть въ непріятельскую страну, какъ запастись провіантомъ, когда полезнію всего будетъ начать действіе или когда лучше спрятаться; они не только сов'йтують, что нужно дівлать, но и сердятся, если не поступають но ихъ совътамъ». Для удовлетворенія ихъ любонытства, этотъ умный челозвкъ предлагаетъ имъ следовать за нимъ въ походъ, вызывается оплатить ихъ переходъ, снабдить лошадью, поставить въ первомъ ряду, чтобы доставить имъ удовольствіе видіть битву на самомъ близкомъ разстоянін. При Имперін такъ дешево и какими-нибудь шутками не отдълывались. За форумомъ надвирали солдаты, одътые въ штатское платье, они ходили отъ группы къ группф, вызывая на разговоры, подговаривая къ нападеніямъ на императора и на его правительство. Развязавши такимъ образомъ языки, они замъчали имена болгавшихъ и доносили начальству: словомъ, это были тв-же агенты-провокаторы.

Полагають, что знатные Римляне не компрометтировали себя участіемь въ этихъ кружкахъ подъ открытымъ небомъ и остерегались разсуждать о политикѣ у подножія трибуны; они говорили объ этомъ у себя дома, особенно на званныхъ объдахъ, которые служили тогда поводомъ или предлогомъ для вевхъ свътскихъ собраній. Были и такіе гости, которые получали приглашеніе на объдъ только потому, что ихъ считали обладающими върными свъдъніями. Эти люди, судя по описанію, ходятъ изъ дома въ домъ и разсказываютъ, что знаютъ или что сами измышляютъ по поводу Пареянъ или Германцевъ, этого въчнаго ужаса имперіи; они знаютъ все; они сообщатъ вамъ точное число вооруженныхъ людей на берегахъ Рейна или Дуная; затъмъ, продолжая путешествіе вокругъ свъта, они занимаются состояніемъ урожая

въ Египтъ и въ Африкъ, что также очень интересовало Римлянъ, подучавшихъ оттуда свое пропитание. Не одни мужчины могли похвалиться всякими полезными свёдёніями: Ювеналъ начерталъ портретъ одной женщины въстовщицы, которая, по его словамъ, была бы несносние всихъ, не будь она ученой женщиной. Полагаютъ, что на этихъ собраніяхъ шла річь не только о вибинихъ дівлахъ, — на нихъ много говорили или, върнъе, злословили и о томъ, что знали о Падатинъ; поэтому за ними надзирали еще строже, чъмъ за тайными собраніями форума. Не трудно было, впрочемъ, знать, о чемъ тамъ говорилось: не было даже необходимости вводить туда шийоновъ по ремеслу, такъ какъ тамъ всегда находились шпіоны добровольные, самые лучшіе, потому что имъ уже нельзя было не дов'вряться. Такъ какъ доносчикамъ обезпечивалась милость государя и получение части имущества осуждаемыхъ, то никогда не было недостатка въ людяхъ, передававшихъ слышанные ими разговоры и обвинявшихъ неосторожныхъ собеседниковъ передъ императоромъ или сенатомъ. И однако, не смотря на то, что говорить было такъ опасно, они не могли наложить на себя молчанія. Ничто не могло излечить это остроумное и легкомысленное общество отъ его страсти изощряться въ злобъ противъ своего властелина и повторять дурные слухи, ходившіе о немъ и его близкихъ. Никогда не циркулировало столько всякихъ ложныхъ извъстій, какъ въ то время, когда такъ старались помѣшать ихъ распространенію. Даже самыя предосторожности, принимаемыя противъ нихъ, придавали имъ больше значенія. Можно-ли было не считать этихъ слуховъ серьезными и правдоподобными, когда видёли людей, рисковавшихъ ради ихъ передачи своею жизнью? Ими наполнены произведенія Тацита, который не можеть не воспроизводить ихъ даже тогда, когда считаетъ ихъ пустыми и недостойными никакого довърія.

Вотъ какимъ образомъ получались Римлянами болѣе или менѣе точныя политическія извѣстія. Какимъ же образомъ достигали они провинціаловъ? Провинціалы могли знакомиться съ ними почти только изъ писемъ своихъ друзей, поэтому между Римомъ и различными частями имперіи существовала очень дѣятельная переписка. Оттуда вышла цѣлая литература, отъ которой, къ сожалѣнію, осталось слишкомъ немного, но письма важныхъ лицъ того времени, сохранившіяся среди

писемъ Цицерона и не слишкомъ теряющія отъ этого сосъдства, показывають, сколько затрачивалось на эти письменныя сношенія ума, остроумія, здраваго смысла, какое въ нихъ проявлялось знакомство съ политической комедіей, какое знаніе людей, какое знаніе жизни.

Не вст письма имъли одинаковое назначение: то они предназначались для одного только лица, то для прочтения многими. Эти послъдния прибивались иногда къ стънъ (in publico propositae), для того, чтобъ вст могли познакомиться съ ихъ содержаниемъ; иногда они переписывались въ итсколькихъ экземилярахъ и отсылались разнымъ важнымъ лицамъ; поэтому случается, что въ моментъ кризиса, когда чувствуется особенная потребность во всякато рода свъдънихъ, лица, получающія инсьмо съ какимъ нибудь интереснымъ извъстимъ, передаютъ его по своимъ знакомымъ; письмо переходитъ изъ рукъ въ руки и подъ конецъ становится общественнымъ достояниемъ. Эта участь, несомитино, постигла большинство тъхъ писемъ, которыя Цицеронъ получалъ или отправлялъ при наступленіи гражданской войны. Можно, кажется, сказать, что письма этого рода исполняли для ограниченнаго круга обязанности нынъшнихъ газетъ 1).

Писаніе этихъ прелестныхъ писемъ почти не затрудняло этихъ умныхъ людей; вся трудность заключалась въ отправленіи ихъ; для этого можно было пользоваться только дорогими или невърными средствами. Въ большихъ домахъ находились рабы, на обязанности которыхъ лежало разносить письма господина: эти рабы назывались tabellarii. Иногда имъ приходилось совершать очень длинныя путешествія. Цицеронъ послалъ одного изъ нихъ нарочно изъ Киликіи въ Римъ съ

<sup>1)</sup> Во Францін появленію газеть предшествоваль также моменть, когда мѣсто ихъ занимали пнеьма. Когда Карль VIII отправился на Итальянскую войну, многіе, особенно въ Парижѣ, были недовольны и неспокойны; о положеніи войска ходили нехорошіе слухи. Чтобы отвѣтить на нихъ, правительству пришла мысль напечатать «извлеченія изъ писемъ, посылаємыхъ городахъ королевства политанскої войны», и распространить ихъ въ главныхъ городахъ королевства. Естественно, что эти летучіє листки, напечатанные готическимъ шрифтомъ и продававшіеся на улецахъ, большей частью погибли. Тѣмъ не менѣе нѣсколько экземпляровь ихъ сохранилось либо въ національной библіотекѣ, либо въ Нантской и были обнародованы г. де-ля Пилоржери. Эти письма имѣются также въ замѣчательной библіотекѣ герцога Омальскаго въ Шантильи; г. Пико тоже упоминаль о нихъ, а иногда и цитироваль въ своемъ каталогѣ.

докладомъ сенату о его военныхъ подвигахъ и съ просьбой о назначени ему титула imperator'а; но это сопряжено было съ такимъ расходомъ, что не могло часто повторяться. Обыкновенно tabellarii разносили письма на небольшихъ разстояніяхъ; въ противномъ случав необхедимо было прибъгать къ другимъ средствамъ; тогда пользовались тъмъ, что называлось во Франціи, когда почта была дорога, оказіями (оссазіопя). Цицеронъ часто довъряль свои письма гонцамъ публикановъ 1). Ихъ крупныя финансовыя общества, собправшія налоги въ провинціяхъ, поневолъ должны были имъть частыя сообщенія съ Римомъ, гдъ жили ихъ главныя заправилы; они содержали многихъ гонцовъ, безпрестанно находившихся въ пути. Эти люди съ особеннымъ удовольствіемъ оказывали услуги Цицерону, бывшему ихъ другомъ и постояннымъ защитникомъ.

Когда же этого источника (публикановъ) не оказывалось, нужно было пользоваться другими средствами, менёе надежными: Щицеронъ инеаль своему отпущеннику Тирону, котораго оставиль больнымь въ Патрё (Patras) и которымъ интересовался, — чтобъ онъ каждое утро посылаль кого нибудь на пристань узнавать, кто отправлялся въ Римъ, и передавать черезъ нихъ письма. Къ несчастью, люди, напболее, кажется, охотно бравшісся за это, не всегда бывали аккуратны: иногда они опаздывали съ передачей, а иногда даже теряли инсьма или удерживали ихъ у себя. Сколько такимъ образомъ не дошло по адресу писемъ, заключавшихъ въ себѣ какія нибудь важныя извѣстія и ожидавшихся съ нетериѣніемъ!

Нужно было, по крайней мѣрѣ, предохранить отъ этой участи оффиціальныя письма (депеши). Въ благоустроенномъ государствъ должны существовать быстрыя и вѣрныя сообщенія между повелителемъ и его служащими. Что дѣлалось съ имперіей, если не могли быть во время доставлены приказы государя управителямъ и начальникамъ войска? Это

<sup>1)</sup> Publicani—откупщики государственныхъ доходовъ. Они брали также на откувъ пахатную землю, десятину, казенныя пастбища и пр. Откупщиками были почти неключительно всадники, которые съ публичнаго торга брали на откупъ косвенные налоги провинцій. Они устранвали общества, товарищества и пр.

и побудило Августа создать почту 1). Это учреждение было усовершенствовано его преемниками; при последнихъ цезаряхъ оно функціонировало съ удивительной правильностью. Вдоль большихъ военныхъ дорогъ были расположены станція (stationes) и отъ времени до времени пом'вщенія для ночлега(mansiones), гд'в можно было найти пріють и пищу. На станцін находились лошади, четвертая часть которыхъ ежегодно возобновлялась, двухколесные и четырехколесные экинажи, вев сделанные по одному образцу, и составъ почтальоновъ, каретниковъ, встеринаровъ, всякаго рода чиновниковъ, права и обязанности которыхъ опредвлены въ кодексв Юстиніана. Рядомъ съ легкими экинажами, доставлявшими путешественниковъ въ ибсколько дней въ самыя отдаленныя страны, были приготовлены болже тяжелыя повозки для перевозки получаемыхъ изъ провинцій натуральныхъ налоговъ и доставки провіанта войскамъ. Вся эта организація была очень искусно задумана, и имперія извлекала изъ нея несомивино большія выгоды. Но частныя лица не пользовались почтой, такъ какъ она всецило находилась въ распоряжени правительства. Никоторые большіе чиновники получали отъ императора извъстное число полномочій, называвшихся diplomata, которыя давали имъ право путешествовать почтой, но только по дёламъ государственной службы. Илиній, правитель Киликіи, смиренно извиняется передъ Траяномъ за то, что онъ воспользовался почтой для своей жены, которая только что узнала о смерти своего дяди и должна была немедленно вернуться въ Римъ. Следовательно, частнымъ лицамъ, которымъ пользование почтой было формально воспрещено, и даже чиновникамъ, которымъ это дозволялось только при извёстныхъ условіяхъ, очень трудно было имъть точныя политическія сведенія. Они могли получать ихъ только отъ корреспондентовъ, которые часто сами обладали невърными свъ-

<sup>1)</sup> Нѣкоторыя начала этого учрежденія существовали еще при республикѣ. Города обязаны были отводить квартиру римскимъ чиновникамъ, отправляющимся на должность, и снабжать ихъ экипажами и лошадьми. Это обязательство было исходнымъ пунктомъ и основаніемъ учрежденія Августа. Издержки на содержаніе лошадей и экипажей падали на города, расположенные на пути почты. Такимъ образомъ, государству почта почти ничего не стоила, но для муниципальныхъ городовъ она сдѣдалась однимъ изъ тѣхъ тяжелыхъ налоговъ, подъ бременемъ которыхъ они изнемогали.

дъніями и только съ большимъ трудомъ могли ихъ доставлять. И тъмъ не менъе большая часть этихъ лицъ, находясь вдали отъ Рима, живо интересовались и даже чувствовали величайшую потребность знать о томъ, что происходило въ столицъ. Эта потребность, не находившая удовлетворенія, какъ увидимъ, и была одной изъ причинъ, вызвавшихъ къ концу республики появленіе газетъ.

#### IV.

Газета въ Римѣ создалась не вдругъ, тамъ не нашлось человѣка, подобнаго Теофрасту Ренодо во Франціи, который напередъ понялъ всю пользу газеты и смѣло, не колеблясь, предложилъ ее публикѣ почти въ окончательной формѣ: въ Римѣ газета возникла почти случайно и вышла изъ реформы, предпринятой совсѣмъ съ другой цѣлью. Исторія ея заслуживаетъ вниманія.

Въ 695 г. отъ осн. Рима (59 до Р. Х.) Цезарь былъ провозглащенъ консуломъ. Онъ достигалъ власти съ очень опредъленнымъ намъреніемъ вредить, насколько это было въ его силахъ, аристократической партіи и, подъ предлогомъ служенія демократіи, подготовить Имперію. «Однимъ изъ его первыхъ дель, говоритъ Светоній, было постановленіе о томъ, чтобъ ежедневно составлялись и обнародовались протоколы какъ сенатекихъ собраній, такъ и народныхъ: Instituit ut tam Senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur», MECTONIA народных в собраній быль форумь. Присутствовать на нихъ могли всё, и, можеть быть, потому что тамъ не происходило ничего тайнаго, до тъхъ поръ не чувствовалось потребности въ составлении и обнародованін протоколовъ. Курія, напротивъ, была строго закрыта для публики; сенать допускаль обнаружение только тыхь своихъ совыщаний. которыя онъ желалъ довести до свъдънія публики. Эта тайна и была одной изъ его силъ. Политическія собранія, равно какъ и бюрократическія учрежденія, — последнія даже въ особенности, много теряють, если ихъ видъть вблизи; трудно бываетъ сохранить большое уважение даже къ самымъ почтеннымъ собраніямъ, когда видишь, сколько въ нихъ интригъ, сколько интересовъ и страстей сталкивается тамъ подъ видомъ общественнаго блага. Цезарь полагалъ, что, при большемъ знакомствъ съ сенатомъ, его станутъ меньше уважать, онъ желалъ лишить сенать той тайны, которая до сихъ поръ его откружала своего рода обаяніемъ; поэтому онъ и постановилъ, чтобъ на будущее время «составлялись и обнародовались» протоколы всёхъ засёданій. Что онъ хотёль

сказать этими двумя словами? Смыслъ перваго ясенъ: выбирали молодого сенатора, обыкновенно бывшаго квестора, который получалъ титуль секретаря сената (ab actis senatus), которому нетрудно было исполнять свою обязанность при записяхъ стенографовъ. По составлени протокола, его обнородовали. Что понимали подъ этимъ выраженіемъ? Желали-ли этимъ только сказать, что онъ предоставлялся въ распоряженіе публики и что справляться съ нимъ могли всё интересующіеся? Слово publicare имъетъ, мы полагаемъ, другой смыслъ. На юридическомъ языкъ Римлянъ какой нибудь актъ становился общественнымъ въ томъ случъ, если его прибивали въ такомъ мъстъ, гдъ его можно было хорошо читать, unde de plano recte legi possit. Очевидно, именно такимъ образомъ должно было, по приказанію Цезаря, происходить и обнародованіе протоколовъ сената.

Впрочемъ, этому способу действій предшествоваль одинъ примеръ, о которомъ интересно напомнить. Понятно, что Римъ чувствовалъ потребность знакомить народъ съ результатами тъхъ великихъ предпріятій, которыми онъ занимался и которыя єдівлали его властителемъ міра. Конечно, съ хорошими изв'єстіями, очень торопились, но не скрывали и противоположныхъ. Титъ Ливій очень живо и увлекательно разсказываеть о томъ, какъ стало извъстно въ Римъ о Тразименскомъ пораженіи: въ городѣ господствовало мучительное безпокойство; уже начали распространяться идущіе впереди него слухи о большомъ несчастін, о которыхъ было говорено выше; толпа инстиктивно собиралась на форумъ. Когда она собралась, преторъ взошелъ на трибуну п сказалъ только слъдующія слова: «Граждане, мы побъждены въ великой битвъ, pugna magna victi sumus». О менъе важныхъ событіяхъ извѣщалось проще, для этого было придумано слѣдующее. На стънъ Regia, гдъ жилъ главный жрецъ, прибивалась ежегодно тщательно выбъленная доска, называвшаяся album; въ заголовкъ ея инсались имена консуловъ и судей; затёмъ всякій разъ, когда вдругъ происходило какое нибудь событие въ Римъ или въ провинціяхъ, его отмъчали въ нъсколькихъ словахъ. Это служило средствомъ ознакомленія граждань съ ихъ дёлами. Крестьяне, представлявшіе изъ себя одно изъ городскихъ сословій, самое многочисленное и самое честное, болѣе другихъ нуждались во всякаго рода свѣдѣніяхъ, такъ какъ бы-

вали въ Рим'в только разъ въ недилю, а остальное время жили вив всякихъ изв'єстій. Въ торговый день (nundine), говорять, они встають рано утромъ, наскоро одбваются (Варронъ утверждаетъ, что они брились только разъ въ недфлю), накидывають плащъ и отправляются въ путь. Они приходять въ городъ подобно своимъ потомкамъ нынъшнимъ contadini, собирающимся по воскресеньямъ въ своихъ праздничных платьях возлъ Велабры. Приходившіе крестьяне направлялись, вфроятно, прежде всего къ облой доскъ великаго жреца. Многіе изъ нихъ имѣли сыновей въ войскахъ, всв они очень интересовались дів дін в при в пр легіоновъ, о взятін осажденнаго города, объ обращенін въ бъгство непріятельской армін. Тогда, спободные и радостные, они шли на народное собрание послушать иламенных речей трибуновъ или подавать голосъ на Марсовомъ полъ за лицъ, расположенныхъ къ народу. Таблица главнаго жреца оставалась на своемъ мѣстѣ въ теченіе всего года. Только въ концъ декабря ее снимали и прятали въ архивъ. Позднъе догадались, что вей эти таблицы, заключавнія въ ссов столько воспоминаній прошлаго, могуть представлять большой интересъ. Ихъ собрали и издали подъ заглавіемъ Annales maximi: это было начало римской исторіи.

Почти не подлежить сомнёнію, что протоколы народных в сенатскихъ собраній доводились до свёдёнія публики такимъ же способомъ, какъ и «Великія лётописи». Мы не знаемъ, гдё ихъ прибивали, но, вёроятно, это происходило на форумё и въ очень бойкомъ мёстё. Возлё нихъ часто толиплось множество народу, особенно въ моменты народнаго возбужденія. Туда приходили узнавать о тёхъ собраніяхъ, на которыхъ не присутствовали, и получить представленіе о тёхъ спорахъ, которыхъ не слышали. Въ этомъ и состояло назначеніе протоколовъ.

Но успѣху ихъ особенно способствовало то обстоятельство, что съ самаго начала имъ дано было такое примѣненіе, о которомъ навърное не думалъ Цезарь. Мы видѣли, какъ трудно было, живя внѣ Рима, знать обо всемъ, что тамъ происходило. Друзья, отвлеченные непредвидѣнными занятіями, писали менѣе регулярно, чѣмъ объщали; рабы, отпущенники не всегда успѣвали получать върныя свѣдѣнія; поэтому вошло въ привычку обращаться къ тѣмъ людямъ, которые спеціально.

занимались собираніемъ всякаго рода извъстій для сообщенія ихъ интересующимся. Это были предки нынъшнихъ репортеровъ, но такъ какъ профессія ихъ не пользовалась большимъ уваженіемъ, то ихъ и называли просто ремесленниками (operarii). Имя Хреста (Chrestus'a), принадлежащее одному изъ нихъ, заставляетъ предполагать, что это были Греки, т. е. изъ тъхъ изворотливыхъ, ловкихъ и смышленныхъ людей, которые проникали всюду и готовые были на всякую работу, лишь бы не умереть съ голоду. Проходя по улицамъ, слушая разговоры на форумъ, они ловили нъкоторыя свъдънія, соединяли вмъстъ и составляли изъ нихъ то собраніе извъстій, которому серьезные люди давали иногда не особенно лестное названіе (compilatio), но которыя тъмъ не менъе развлекали на нъкоторое время Римлянина, затерявшагося въ какомъ нибудь углу Германіи или Африки.

Менње всего знакомы были эти жалкіе ремесленники съ политической жизнью Рима. Они и сами ничего не понимали въ дълахъ и не могли поучиться этому у тъхъ, кого они посъщали. Понятно, что при такомъ невѣжествѣ, большую услугу имъ оказывали протоколы сенатекихъ и народныхъ собраній, прибитые на форумѣ; они переписывали ихъ, ничего въ нихъ не измѣняя; прибавить они могли только то, что узнали за день хожденія—и «компиляція» ихъ или, какъ мы сказали бы теперь, хроника была готова. Цилій, посылая Цицерону то, что онъ называетъ Commentarius rerum urbanorum. говоритъ ему: «вы найдете здёсь мнёнія, которыя защищалъ каждый изъ государственныхъ людей». Это, очевидно, было взято изъ оффиціальныхъ протоколовъ. Далее онъ прибавляетъ, и это уже относится къ нзвъстіямъ, заимствованнымъ изъ какой нибудь «компиляціи» Хреста, слъдующее: «что касается остального, возьмите изъ него то, что вамъ будетъ интересно, и пропустите рядъ статей, каковы напр.: объ освистанныхъ актерахъ, похоронахъ п другихъ пустякахъ въ этомъ родъ. Въ общемъ преобладають полезныя свъдънія».

Но вотъ гораздо болъе неожиданное нововведение. Мы только что видъли, что Цилій съ нъкоторымъ смущеніемъ посылалъ своему другу Цицерону эти ремесленныя газеты, гдъ серьезныя извъстія были перемъшаны съ легкими анекдотами. Можно полагать однако, что эта смъсь приходилась по вкусу многимъ, потому что, какъ видно,

она очень рано проникаетъ въ тѣ самыя афиши форума, которыя служили для обнародованія протоколовъ собраній. Цезарь желаль доводить до сведенія публики один только политическіе документы. Присоединить къ нимъ то, что Целій безъ церемонін называетъ пустяками (ineptiae), и что мы называемъ теперь разными происшествіями — значило совершенно извратить мысль Цезаря. Почтенные люди должны были приходить въ негодование, читая ръчи трибуновъ или консуловъ и туть же отчеть о какихъ нибудь похоронахъ или свадьов, а между твмъ, благодаря обстоятельствамъ, эти мелкія происшествія савлались вскор'в важиве всего остального. Народныя собранія почти прекратили свое существование во времена Имперін; что же насается сенатскихъ собраній, то Августь, находившій удовольствіе въ разрушенін того, что составляло дёло рукъ Цезаря, снова запретилъ обнародование сенатскихъ протоколовъ. Вфроятно съ этого времени выходило только довольно краткое резюме ихъ, если предположить, что запрещение Августа не исполнялось буквально. Естественно, что такъ какъ главная часть Acta senatus et populi, та, которая вначаль составляла raison d'être ихъ существованія, съ техъ поръ все боле и боле сокращалась, римскія изв'ястія или, если угодно, разныя происшествія, прибавляемыя къ ней, мало-по-малу одержали верхъ, а это должно было привести къ превращению второстепеннаго въ главное, что и не замедлило произойти.

Мы можемъ, кажется, составить себѣ довольно ясное представленіе о содержаніи тѣхъ большихъ афишъ, которыя возобновлялись ежедневно и привлекали на форумъ любонытныхъ, и тѣ ихъ прочитывали и синсывали. Первое мѣсто въ нихъ занимала часть оффиціальная, т. е. то, о чемъ нужно было довести до общаго свѣдѣнія; протоколы сената, постановленія судей, грамоты и рѣчи императоровъ съ упоминаніемъ даже объ апилодисментахъ, которыми ихъ встрѣчали 1); за-

<sup>1)</sup> Мы знаемъ отъ Илинія, что въ протоколахъ упоминается объ одобреніяхъ сената, начиная съ Траяна. Моммзенъ считаетъ болѣе древнимъ упоминаніе о перерывахъ. Въ рѣчи императора Клавдія, найденной на бронзовыхъ плитахъ въ Ліонѣ и взятой, очевидно, изъ римской газсты, можно прочестъ слѣдующія слова: «Пора, Клавдій, сказать сенату, чего ты добиваешься». Полагали обыкновенно, что эти слова принадлежатъ самому Клавдію, что ка-

твиъ слвдовала часть не менве интересная, которую мы назвали бы полуоффиціальной. Она заключала въ себѣ, вмѣстѣ съ извѣстіями курін, сообщенія императоровъ. Цезарь велікль помівстить тамь о своемъ отказъ отъ предлагаемаго ему царскаго титула. Въ этомъ же отдёль описывались разныя значительныя церемоніи, сюда вносились пмена лицъ, принимаемыхъ императоромъ въ Палатинъ. Извъстно, что эту же привилегію присвоили себ'в Ливія и поздиве Агриппина, приказывавшія упоминать о своихъ прісмахъ, что очень оскороляло Тиверія и Нерона. Что касается отдёла разныхъ происшествій, онъ отличался большой полнотой, если судить объ этомъ по числу необыкновенныхъ разсказовъ, заимствуемыхъ оттуда латинскими авторами. Особенно многимъ обязанъ ему Илиній, который такъ любить все необыкновенное и неожиданное: оттуда онъ взяль петорію о каменномъ дождъ, падавшемъ на форумъ въ то время, когда Милонъ обращалея къ толийсь привитетвенной ричью; изъ того же источника онъ заимствовалъ исторію о вірной собакі, которую не могли оторвать отъ труна ея господина, убитаго и брошеннаго въ Тибръ, и еще исторію о томъ страстномъ почитателъ одного кучера партін красныхъ: не желая пережить этого кучера, тотъ бросился въ костеръ, на которомъ сжигали твло, - примвръ преданности и страсти, возбуждавшій зависть въ другихъ партіяхъ. Пользуясь тімъ же источникомъ, онъ разсказываетъ, что въ 8-е консульство Августа одинъ житель изъ Faesulae пришель для жертвоп риношенія въ Капитолій, вмёстё съ 8 своими дётьми, 28 внуками и S внучками и 19 правнуками; в вроятно, эта сказка была помѣщена по особому распоряженію императора, безноконвшагося обездюденіемъ Италіи и любившаго оказывать почеть многочисленнымъ семействамъ. Прибавимъ, что въ этомъ же отдёлё упоминалось также о знатныхъ свадьбахъ, рожденіяхъ и смертяхъ, не считая разводовъ, которые должны были занимать большое м'всто, ибо, по словамъ Сенеки, въ Римъ ежедневно происходило по крайней мѣрѣ по одному разводу, nulla sine divortio acta sunt. Наконецъ тотъ же Сенека

жется очень страннымъ. Маммзенъ думаетъ, что это вставлены слова одного изъ непочтительныхъ сенаторовъ. Клавдія, какъ извъстно, почти не уважали и даже въ его присутствіи не стъснялись называть его дуракомъ.

слѣдующими словами даетъ понять, что газетой пользовались еще при случав нѣкоторые хвастуны для составленія себѣ ревламы: «Что касается меня, я не помѣщаю въ газетѣ о своихъ пожертвованіяхъ, bencficium in acta non mitto.

Въ этой новой формъ и такъ расширившись, древніе acta senatus et populi, созданные Цезаремъ, стали неузнаваемы. Поэтому, въроятно, почувствовалась потребность измънить самое ихъ названіе. Обыкновенно ихъ называютъ acta diurna populi romani. Мы можемъ перевести это словами «Римская газета». 1).

<sup>1)</sup> Тѣмъ божъе, что слово газота (jurnal) произошло отъ придагательнаго diurnalis, которое само происходить отъ diurnus. Наибожъе полное собраніе того, что осталось отъ римской газеты, можно найти въ небольшомъ произведении Тюбнера, озаглавленномъ: De senatus populique romani actis, Leíps. 1860.

#### V.

Римская газета уже съ самаго начала пользовалась несомивниямъ усивхомъ. Она вездв распространяется, ее получаютъ всв важныя лица, живущія по двламъ службы въ провинціп. «Я знаю, говоритъ Цицеронъ всвмъ своимъ друзьямъ, что вы получаете газету,—acta tibi mitti certo scio—acta omnia ad te arbitror perscribi. Изъ писемъ твхъ, которые обязались переписывать ее для васъ, вы должны знать обо всемъ, что происходитъ.» И самъ онъ не пренебрегаетъ также этимъ источникомъ свъдъній, когда судьба, которую онъ оплакиваетъ, ссылаетъ его на годъ въ Киликійское намъстничество. «У меня есть газета до Мартовскихъ нонъ, писалъ онъ Аттику, и я знаю изъ нея, что, благодаря Куріону, не станутъ заниматься провинціями, и что скоро я въ состояніи буду разстаться и со своимъ мъстомъ жительства.»

Спустя полтора стол'втія, Плиній младшій пишеть изъ своего им'внія одному изъ друзей, остававшихся въ Рим'в: «сохраните хорошую привычку переписывать и посылать мнів газету, когда я живу въ деревнів». Еще позже, при Өсодосіи, Симмахъ наполняєть свои письма пошлыми любезностями и разсыпается, по своему выраженію, въ утонченномъ прив'втствіи своихъ друзей. Но чтобы не оставить ихъ въ совершенномъ нев'вдініи относительно общественныхъ діль, онъ прибавляєть къ этимъ общимъ містамъ краткій перечень политическихъ и всякихъ другихъ пзв'єстій, который онъ называетъ Breviarium или Indiculus. Этотъ перечень, составленный подъ его руководствомъ кізмъ нибудь изъ его секретарей, заимствованъ, внів всякаго сомнівнія, изъ римской газеты.

И такъ, газета существовала во все продолжение Имперіи, отъ начала ея и до конца, но существовала всегда на одинъ и тотъ же ладъ. Въ нее никогда не проникло ни одно плодотворное нововведеніе, а подобное существованіе равносильно прозябанію. Явившись съ самаго начала орудіемъ для передачи разныхъ извѣстій, она и впослѣдствіи не получила другого примѣненія, и никто даже не догадывался о томъ

важномъ значеніи, какое она могла имѣть. Ей были даже очень мало признательны за ту пользу, которую она доставляла, и тѣ, которымъ очень трудно было-бы обходиться безъ газеты притворялись, что говорять о ней только съ величайшимъ пренебреженіемъ.

Много причинъ можно привести въ объяснение того факта, почему пресса не получила тогда того развитія и того значенія, какими она пользуется въ настоящее время, и тъмъ не менъе намъ кажется, что ни одна изъ этихъ причинъ не имъстъ, при ближайшемъ разсмотръніи, ръшающаго значенія. Самая главная изъ нихъ заключается, конечно, въ следующей разнице между нами и Римлянами: у насъ газета сама получается, тогда какъ у Римлянъ нужно было пскать ее, ходить за ней. Газета прибивалась въ такомъ месте, где все могли бы ее читать; въ дъйствительности ее читали только случайно, когда располагали досугомъ и проходили мимо ствны, на которой она была написана. Можно было, правда, послать списать ее, но это было уже дёло трупное, къ которому приобгали только въ крайнихъ случаяхъ, т. е. когда отлучались изъ Рима и желали знать, что тамъ происходило. А пока жили въ городъ, нока присутствовали на сенатскихъ собраніяхъ, посъщали разныя болтливыя общества, въ которыхъ повторялись и сочинялись всякія изв'ястія, до т'яхъ поръ не находили необходимости искать извъстій въ другомъ мъсть. Такимъ образомъ, газетой пользовались только съ перерывами, и такъ какъ употребление ихъ не вошло въ привычку, что возможно только при условін изв'єстной правильности, то оно никогда и не было потребностью.

Не смотря на справедливость этого факта, было не только вполн'в возможно, но даже очень естественно придти рано или поздно къ мысли о необходимости видоизм'внить тв условія, въ которыхъ выходила газета. Для этого достаточно было, чтобъ одному изъ твхъ «ремесленниковъ», которыми большіе господа пользовались для собиранія изв'єтій для своихъ отсутствующихъ друзей, удалось уб'вдить ихъ, насколько въ ихъ собственныхъ интересахъ было получать ежедневно тотъ листокъ, который до сихъ поръ они им'вли только отъ времени до времени, и такимъ образомъ правильно, безъ всякихъ затрудненій, узнавать обо всемъ у себя дома, вм'єсто того, чтобъ ходить за этимъ

на форумъ. Съ того времени все измѣнилось, и «компиляція» Хреста могла превратиться въ газету, подобную нашимъ.

Но воть другое затруднение, и ктому же изъ самыхъ важныхъ: составленную газету нужно было распространять. Посл'ёднее не легко было при тъхъ средствахъ, какими тогда располагали. Книгопечатанія, этого необходимаго условія распространенія газеты, тогда не существовало. Хотя книгопечатаніе и неизвъстно было древнимъ, нужно все же признать, что они были очень близки къ нему: они употребляли ежедневно желъзныя матрицы выпуклой или впалой формы, для отпечатанія на разныхъ предметахъ, каковы: вазы, лампы, черепицы, имени фабриканта, мъста фабрики, названія дъйствующихъ консуловъ, что указывало на время производства. Можно, следовательно, сказать, древніе находились на пути къ этому великому изобрѣтенію и могли придти къ нему въ любой моменть, благодаря одному какому нибудь усплію, пли одной какой нибудь случайности. Поэтому не безъ основанія можно допустить, что лишній шагъ, единственный, который еще оставалось сдёлать, быль бы, несомнённо, сдёлань, еслибъ газета получила свое настоящее значение и еслибъ потребность въ распространеніп ся возбудила духъ пзобрѣтенія. Во всякомъ случав, что бы нп говорили, для усивха газеты не было безусловной необходимости въ книгопечатанін, —его заміняла рукописная копія. Въ Римі было много родовъ переписчиковъ; они стопли не дорого, переписывали быстро и ихъ работы собственно могло быть достаточно. Когда Цицерону нужно было заручиться общественнымъ мижніемъ, ему легко было запастись довольно большимъ количествомъ переписчиковъ, чтобъ переписать и въ непродолжительномъ времени распространить по всей Италіи показанія свидътелей по дълу Катилины. Плиній сообщаеть, что бывшій доносчикъ Регулъ, потерявши своего сына, разослалъ тысячу экземиляровъ похвальной ръчи, составленной умершему, для торжественнаго прочтенія ся на площади главных в городовъ Имперін. Тысяча экземпляровъ является очень небольшой величиной по сравненію съмилліонами нынъшнихъ подписчиковъ; тогда же этого было достаточно для созданія гласности только что возникшей газеты: время сділало-бы остальное.

Что касается затрудненія, испытываемаго при доставки газеты по

адресу, оно являлось, повидимому, наиболее стеснительнымъ, и темъ не менъе его наплегче было разръшить. Существовала почта. Пользованіе ею находилось, правда, всецьло въ рукахъ императора, но не трудно уяснить себь, что еслибы императорская власть поняла, какія услуги въ діль руководства общественнымъ мивніємъ могла оказывать ей пресса, она, не колеблясь, облегчила бы римской газеть правильную доставку во всь провинців. Это ей почти ничего бы не стоило и принесло бы большую выгоду. Трудно ионять, какимъ образомъ такіе практическіе люди, какъ римляне, о которыхъ Плиній старшій сказаль, что ин у кого не было большей жадности ко всему нолезному, omniam utilitatem rapacissimi, не обратили императорскую почту въ предметь общаго пользованія. Служа только для передачи депешъ государя, она являлась одной изъ наибольшихъ статей расходовъ Имперіи, а современемъ сділалась одной изъ причинъ ея разоренія, тогда какъ, предоставленная въ распоряженіе частных лиць, она могла об стать однимь изъ обильных в источниковъ дохода. Достаточно было одного повода, чтобъ пришли къ сознанію полезности этой реформы, и газета могла помочь ей. Такъ какъ римская газета была оффиціальнаго происхожденія и носила оффиціальный характерь, то императорь, кажется, должень быль бы безъ особаго затрудненія дозволить, какъ исключеніе, доставлять ее почтой, а современемъ исключение могло обратиться въ правило. Впрочемъ, здёсь еще собственно можно было обойтись безъ императорской почты. Мы знаемъ, что въ Римской Имперіи много путешествовали, и что путешествовали вообще довольно быстро 1). На станціяхъ съ императорскими экинажами и лошадьми не было недостатка и въ наемныхъ экинажахъ и лошадяхъ, которые охотно предоставлялись въ распоряженіе частных в лиць; при достаточном в желаній можно было бы организовать и независимую почту.

Несомивно, савдовательно, что ни одно изъ препятствій, встрвчаемых в на своемъ пути римской прессой, не было непреодолимо само по себв, но справедливо также и то, что для преодолівнія ихъ не было

<sup>1)</sup> Свъдънія о способъ путешествія Римлянъ можно найти въ первомъ томъ книги Friedländer'а Moeurs romains d'Auguste aux Antonins. (Рус. пер. «Картины римскихъ нравовъ»).

сделано никавихъ усилій. Это-явное доказательство недостаточнаго интереса къ пресев. Римскія газеты писались очень нехорошо; это служило, можеть быть, одной изъ главныхъ причинъ нерасположенія къ нимъ римлянъ того времени. Люди, страдавшіе, по словамъ Сенеки, отъ литературной неумфренности, должны были отличаться большой чувствительностью къ этому педостатку. Не нужно забывать, что римская газета развилась изъ протокола: поэтому она всегда сохранила однообравіе и сухость. Въ сатирическомъ роман'в Петронія, Трималхіону среди роскошнаго объда приходить фантазія угостить своихъ гостей чтеніемъ счетной книги. Эта книга, заключающая въ себъ подробное описаніе всего, что происходить въ обширныхъ помъстьяхъ богатаго отпущенника, составлена, говорять, именно по образцу городской газеты (tanquam urbis acta), и вотъ что читають оттуда: «7 числа послѣ шестыхъ календъ въ Кумскомъ пменін, составляющемъ собственность Трималхіона, родилось 30 мальчиковъ и 40 дівочекъ. Съ гумна перенесено въ житницу 500,000 мвръ хлеба; укрощено 500 быковъ. Въ тотъ же самый день распять на кресте рабъ Митридоръ за то, что дурно отзывался о характерѣ нашего повелителя;въ тоть же день произошель пожарь въ садахъ Помпен; огонь начался съ жилища фермера». И чтеніе продолжается, представляя такое же безпорядочное нагромождение всякихъ извъстий, такъ что ничего нельзя выдълить и ни на чемъ нельзя остановиться въ этомъ сухомъ перечисленія. Понятно, что этотъ родъ литературы, приводившій, повидимому въ восторгь Трималхіона, не могъ быть по вкусу тонкимъ п образованнымъ людямъ, составлявшимъ тогдашнее общество.

Прибавимъ, что римская газета была своего рода «Монитеромъ» имшеріи, а оффиціальные листки по самой природ'є своей не могутъ быть очень пріятны. Газета эта должна была находиться подъ большимъ надзоромъ. Говорять, что Тиверій самъ назначалъ секретаря, на обязанности котораго лежало редактированіе сенатскихъ протоколовъ, и несомшенно, онъ выбиралъ только дов'єренное лицо. Наибол'є конечно, заботились о томъ, чтобъ не пропускать въ газету ничего, что могло бы дать пищу общественному злословію, и однако, если в'єрить Тациту, этого не всегда достигали. Онъ сообщаєть, что враги Тразен, вм'єняв-

шіе ему въ преступленіе всв его двиствія и стремившіеся во что бы то ни стало выставить его мятежникомъ, говорили Нерону: «Въ провинціяхъ и войскахъ съ большей чёмъ когда либо жадностью читаютъ газеты, для того, чтобы узнать, отъ какихъ поступковъ воздержалея Тразея, diurna populi romani, per provincias, per exercitus, curatius leguntur, ut noscatur quid Thrasea non fecerit. Tpasea быль мудрець и, несмотря на все, человёкъ умёренный; онъ мало говорилъ въ сенатъ, очень остерегался явно нападать на императорскаго любимца или открыто протпворъчить тому предложению, къ которому этотъ последний относился благосклонно. Только въ тотъ день, когда должно было происходить обсуждение, онъ оставался дома. Онъ не присоединялся къ толий тёхъ, которые шли поздравлять государя всякій разъ, когда онъ совершалъ преступленіс; его не было въ засъдании сената, когда поздравляли Нерона со смертью его материили когда Попнев опредвляли божескія почести. Итакъ, для сенатскаго ръшенія достаточно было, чтобъ въ числъ подававшихъ за него голосъ не было Тразен; вотъ почему въ провинціяхъ и войскахъ, гдѣ трудные было знать истину, такъ заботились о томъ, чтобъ констатировать его отсутствіе. Но обращеніе самой оффиціальной газеты въ орудіе оппозицін было настоящимъ подвигомъ, такимъ, который не могъ часто повторяться. Обыкновенно газета имёла болёе безобидный характеръ. Въ то время когда свътскихъ людей, всегда расположенныхъ къ злословію власти, газета раздражала приторностью лжи, серьезные умы вооружались противъ нея за ту снисходительность, съ которой она разсказывала о мелкихъ городскихъ событіяхъ. Уже Цицеронъ говорить о ней въ довольно легкомъ тонъ. Тацить еще болже строгь къней въодномъ изъглавныхъ мъстъ своей лътописи, гдъ онъ высказываетъ свое мнъніе о газеть и говорить о той роли, какую онъ ей отводить. «Второе консульство Нерона, говорить онъ, не представляетъ ничего замъчательнаго для историка, по крайней мъръ если ему не правится наполнять свои книги описаніемъ фундамента и лъсовъ амфитеатра, выстроеннаго государемъ на Марсовомъ полъ. Но достоинство римскаго народа требуетъ, чтобъ въ исторін его сообщалось только о блестящих в событіях в, а эти мелкія

подробности оставлялись-бы для газеть 1)». Воть то раздёленіе труда, которымь не могла бы похвалиться настоящая пресса, такая гордая и тираническая.

Итакъ, Римляне, пользуясь газетами, въ сущности мало цѣнили ихъ полезность въ дѣлѣ распространенія оффиціальныхъ документовъ и сообщенія разныхъ извѣстій, но не думали, что значеніе ихъ могло простираться и далѣе. А если они не понимали всей важности того орудія, которое находилось въ ихъ рукахъ, естественно, что они и не понимались его усовершенствовать и сообщить ему способность производить тѣ удивительныя дѣйствія, какія оно производить въ настоящее время. Поэтому газета нисколько не подвинулась впередъ въ теченіе 5 столѣтій и еще при Өеодосіѣ была тѣмъ же, чѣмъ при Августѣ. Можно, слѣдовательно, утверждать, что если Римляне и имѣли газеты, но журналистика все же была неизвѣстна имъ.

Отвътъ на вопросъ о томъ, хорошо ли это или плохо, нужно ли порадоваться этому или пожалъть, зависить отъ того или иного взгляда на прессу, а извъстно, что нътъ предмета, на счетъ котораго было-бы больше разногласій. Можно замътить, что Римляне не нуждались въ прессъ для совершенія своихъ великихъ дѣлъ; она, несомнѣнно, помогла имъ въ достиженіи нѣкоторыхъ изъ полученныхъ ими результатовъ, но они добились ихъ и безъ нея. Во Франціи, напримъръ, она была однимъ изъ главныхъ факторовъ національнаго единства: пресса пріучаетъ Францію, начиная съ ХУП вѣка, сосредоточивать свое вниманіе на Парижъ, который предписываетъ всей странъ идеи, вкусы и моды, который мало-по-малу разрушилъ ту обособленность, которая отличала каждую провинцію, для того, чтобъ всюду установить одинъ языкъ и образъ жизни. Но Римъ достигнулъ этого такъ же хорошо и почти такъ же скоро, какъ и Франція, но другими средствами. Онъ слу-

<sup>1)</sup> Тацить пользовался газетами больше, чёмь онь говорить объ этомь. Это дасть понять другь его Плиній, вполне знакомый съ его пріемами работы. Напоминая ему объ одномь происшествій, которое онъ желаєть найти въ его Исторій, онь прибавляєть: «Впрочемь, факть этоть не должень быль ускользнуть отъ вашего вниманія, потому что онъ есть въ Acta». Тёмь не менёе можно подозрёвать, что недостаточное уваженіе, съ которымъ историкъ относиля къ газетамь, помещало ему пользоваться ими въ такой мере, въ какой бы онъ могь и долженъ быль это сдёлать.

жилъ образцомъ для всего западнаго міра, отъ океана до Валканъ и отъ Рейна до Атласа; націи, различныя по своему происхожденію и характеру, словно уговорились перенимать его законы, обычай, говорить его языкомъ, и въ концѣ концовъ усвоили это въ такой полнотѣ, что еще и теперь они находятъ, что наиболѣе прочна въ нихъ послѣ столькихъ переворотовъ та древняя римская основа, которая явилась результатомъ завоеванія. Есть полное основаніе признать прессу орудіемъ, наиболѣе способствующимъ распространенію идей, и мы склонны думать, что эти послѣднія и не могли бы распространяться безъ нея. И однако въ то время, когда совершился самый крупный изъ тѣхъ переворотовъ, о которыхъ у насъ сохранилось воспоминаніе, прессы не существовало. Христіанство распространилось безъ газетъ, почти безъ книгъ, живымъ словомъ и менѣе чѣмъ въ два столѣтія достигло самыхъ отдаленныхъ странъ, а въ этихъ странахъ проникло въ самые глубокіе слои.

Отсюда мы выводимъ заключеніе, что прогрессъ человъчества не такъ тъсно связанъ съ нъкоторыми частными условіями, чтобъ не могъ совершиться и безъ нихъ. Всякое назръвшее явленіе наступаетъ неизбъжно. Какъ бы мы ни удивлялись чудеснымъ открытіямъ, измънившимъ нашу жизнь, не забудемъ, что безъ нихъ собственно можно обойтись, что долго жили и безъ нихъ и безъ нихъ же достигали тъхъ результатовъ, къ какимъ они приводять насъ теперь. Міръ различными путями стремится къ назначенной ему цъли, и ничто не можетъ помъшать ему въ ея достиженіи. Тъмъ или другимъ образомъ, то, что должно совершиться, совершается неизбъжно, но лишь скоръе или медленнъе: fata viam inveniunt.

Revue des deux Mondes, 1895, XI.

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CTP. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Предисловіе автора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /I—I |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Кто и гдѣ былъ недоволенъ. Стр. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| І. Римская армія.—Бытъ солдать во времена имперіи.— Лагерная жизнь.—Характеръ воинскаго повиновенія.—Услуги. оказанныя имперіи войскомъ.—Солдаты были довольны своей судьбой и преданы императору.  И. Провинціп. Онѣ лучше управлялись во времена имперіи, чѣмъ во времена республики. Мѣры, припятыя Августомъ въ видахъ ограниченія губернаторской власти.—Процвѣтаніе провинцій въ первомъ вѣкѣ по Р. Х.—Провинціп въ общемъ довольны правленіемъ императоровъ .  ИІ. Муниципіи.—Общій характеръримской администраціи.—Внутреннее управленіе муниципіями.—Свобода выборовъ.—Обязанности должностныхъ лицъ.—Процвѣтаніе муниципій при | 12   |
| Tesahayp. I DMP HONRIGRAIN AAMHINDS IT DIE TOTAL OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| публики и охотно мирились съ имперіей.  IV. Римъ. — Какъ римляне приняли водворенія имперія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21   |
| Начало царствованія Августа.—Возникновеніе оппозиціи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40   |
| ГЛАВА II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Оппозиція свътскихъ людей. Стр. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| І. Цезаризмъ. — Современники въ принципъ не признаютъ его деспотическимъ режимомъ. — Какимъ образомъ онъ часто становился таковымъ. — Цезаризмъ скоръе плохо ограниченъ, чъмъ не ограниченъ. — Опасности, проистекавшія изъ неопредъленныхъ границъ власти цезарей. Оппозиція причастна къ недостаткамъ правительства. — Оппозиція не выражалась открыто и не вылилась правительства. — Оппозиція не выражалась открыто и не вылилась правительства.                                                                                                                                                                                     | 4.4  |
| 11. Оппозиция въ Римъ.—Пиры.—Кружки.—О чемъ раз-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44   |
| ть какимъ прибъгала оппозиція въ зависимости отъ момента.  III. Что до насъ дошло отъ оппозиціи въ Римъ.—Пам-<br>рлеты.— Литература намековъ.—Публичныя чтенія.—Политика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53   |

| въ трагедіяхъ Сенеки. — Тайныя бесёды. — Какъ мы можемъ знать, о чемъ тамъ говорилось  IV. Чего хотѣла опнозиція. — Почему ее считали республиканской. — Оппозиція въ школахъ. — Оппозиція философовъ. — Сенека. — Тразеа. — Политика воздержанія. — Почему философы были недовольны.                                                                              | 61<br>71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ГЛАВА ІІІ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Ссылка Овидія. Стр. 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| І. Счастливая юность Овидія.—Онъ любитъ свой вѣкт.— Его современники симпатизируютъ ему. — Amores. — Ars amandi.—Какіе упреки вызывали эти произведенія.—Отвѣтъ Овидія на эти упреки .  И. Овидій ставается стату сорускують .                                                                                                                                     | 84       |
| Августу.—Почему Августъ не любилъ его.—Первая Юлія.—<br>Въроятная причина ссылки Овидія.  П. Отъъзлъ Овидія въ ссылку порред потект                                                                                                                                                                                                                                | 99       |
| Августу. — Послъдніе годы Овидія. — Его смерть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115      |
| ГЛАВА ІV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Доносчики. Стр. 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| І. Когда появляются доносчики. — Августъ и процессъ Корнелія Галла. — Доносчики во время Тиберія. — Какъ нужно судить объ этомъ государъ. — Его управленіе и характеръ. — Отвътственны-ли доносчики за его жестокость.  П. Почему было столько доносчиковъ во времена имперіи. — Воспитанію уменуються во времена имперіи. —                                       | 131      |
| Воспитаніе юношества. — Вознагражденіе, получаемое доносчи-<br>ками. — Что выпуждало людей д'влаться обвинителями. — Домицій<br>Аферь. — Регуль. — Наказанія доносчиковъ.<br>ІП. Вліяніе доносчиковъ на частиую жизнь. — Доносы ра-<br>бовъ. — Опасность спошеній съ людьми. — Во что обратилась об-<br>щественная жизнь. — Государственный д'вятель въ царствова- | 143      |
| ніе Клавдія.—Какъ Сенека рисуеть жизнь того времени.— Всеобщій страхъ.—Самоубійство.—Презрѣніе къ жизни.—Римская имперія и французская революція.  ГЛАВА V.                                                                                                                                                                                                        | 159      |
| Бытовой романъ при Неронъ. Стр. 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| I. Жизнь и смерть Т. Петронія.—Имъ ли написанъ Satiricon.—Романъ въ древности.—Разборъ романа Петронія                                                                                                                                                                                                                                                             | 174      |

|   | П. Литературныя сужденія Петронія.—Его ненависть къ декламаторамъ.—Его нападки на Лукана.—Намъренія Лукана при сочиненіи Фарсаліи.—Его отвращеніе къ чудесному и мнеологическому.—Поэма Петронія о Гражданской войню ПІ. Хотъль ли Петроній понравиться Нерону, нападая на Лукана.—Пиръ Трималхіона.—Есть ли тутъ какіе нибудь намеки на Нерона.—Изображеніе народной жизни у Петронія.—Какое удовольствіе оно доставляло Нерону.—Satiricon написань для высшаго свъта и двора.—Онь возникъ въ то время, когда Цетроній быль любимцемъ Нерона и разсчитань на его одобреніе.—Сенека и Петроній | 186  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | FJIABA - VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|   | Оппозиціонные писатели. Стр. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ; | І. Луканъ.—Характеръ первыхъ книгъ Фарсаліи.—Ссора Лукана съ Нерономъ.—Характеръ его послъднихъ книгъ.—Заговоръ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215  |
| ] | часто доводять его до противорьчія.—Какь нужно думать о немь на основаніи его книгь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220  |
| 1 | его.—Изображение маленькихъ людей у Ювенала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240  |
|   | императора для литераторовъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254  |
| 1 | V. Заключеніе.—Истинный характеръ оппозиціи при це-<br>саряхь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271  |
|   | Приложеніе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| + | Библіографія. Книги и статьи на русскомъ языкѣ, отно-<br>сящіяся до эпохи, описываемой въ соч. Буасье                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 276  |
| ( | борской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -313 |







